

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/





| • |  | • |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   | , |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   | · |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |

|  |  |  | • |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   | • |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |

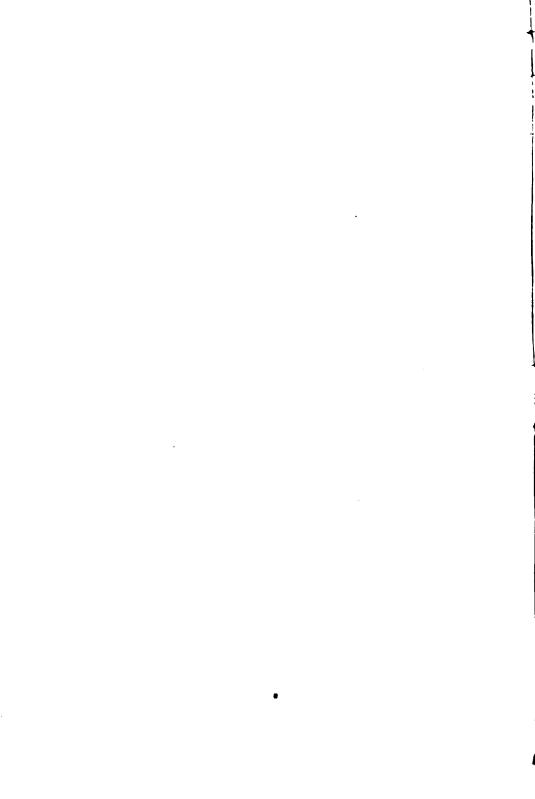

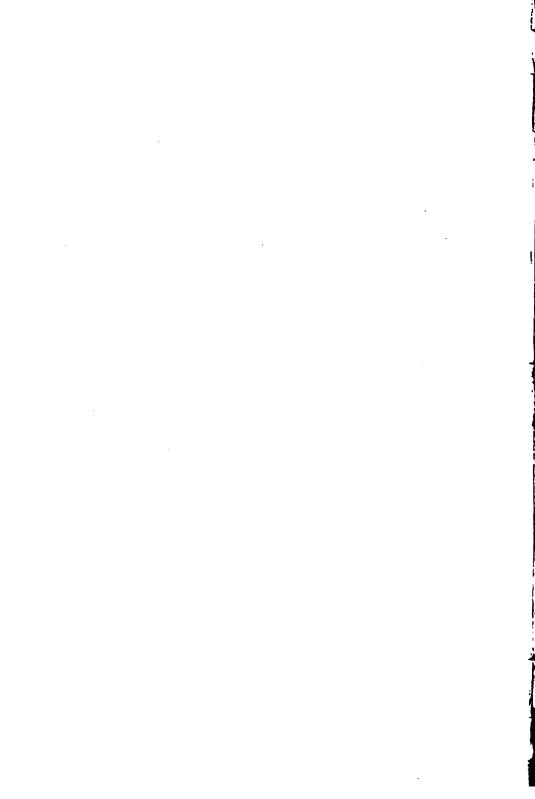

# изъ прошлаго

# OДЕССЫ

## СБОРНИНЪ СТАТЕЙ

B. Bernaman, M. Beckenstehern, R. B. Fanders, M. G. An-Madava, A. C. Bropons, H. X. Taneyanes, A. A. Pesa, G. Deparements, A. A. Deantonnesse, T. Tanesanne, H. F. Tposhindares, D. O. Mannessen, U. Myannasanes, I. T. Ulimpuressens, M. D. Lippurescente, B. W. Mineeremson, B. A. Ressanson

COOPANABIES.

Л. М. де-Рибасомъ



OHECCA.

Тип. Д. Бортворо (Вушимиская 10): 1894. Slav 3241.63.10 Slav 3199.1.70

سا

Довволено цензурою. Одесса, 17 Августа 1894 г.



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

7.5.1

Omp.

| Предисловіе. |  |
|--------------|--|

Ришельевскій лицей. — Наружность города. — Левшинскія плантацій. Водоснабженіе. Лиманныя заведенія. - Одесскія улицы и площади. — Грязь. — Пыль. — Шоссировка улицъ. — Драгутинская команда. — Похищеніе катка. — Городской голова Кортации. — Порто-франко. —Портные и модистки. — Рестораны. — Коста. Клубы. — Таможни. — Одесская администрація и присутственныя мізста. - Полковникъ Полянскій. - Следствія по уголовнымъ деламъ. - Пожары и поджоги. - Градоначальникъ А. И. Казначеевъ и взятка. -- Покража сигнальной пушки. - Растрата денегъ въ Коммерческомъ судъ. Жандарыскій полковникъ Граве. — Одесскія увеселительныя заведенія. ... Вокзалъ". -- Городской театръ — Айвазовскій. — Лессенсъ. — Покража клубной кассы. — Еврейскій погромъ. Бомбардированіе Одессы.—Взятіе парохода "Тигръ". - Вторичное посъщение Одессы непріятельскимъ флотомъ.—Графъ А. Г. Строгановъ. – Адъютантъ Е. В. Б – чъ. – А. А. Шостакъ. – Охота на островъ Лети. – Ильинъ и Соколовъ. — Князь Дадешкаліани убійца.— Одесскіе чудаки: "Александръ Македонскій", Бутырскій, Девари, Зиминъ.—Дуэль Кешко съ Мартыновымъ. - Одесское общество. Одесскіе львы и львицы. - Красавицы. - Красавцы. Балы. — Занятіе старой Хаджибейской крвпости. - Заключеніе.

| 2) С. Бориневичъ. Кое-что о старой Одессв възо-хъ гг. 96—103                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Толченовъ. Гоголь въ Одессъ (1850—1851). Изъ воспоминаній провинціальнаго актера. (Перепечатано изъ журнала "Музыкальный Свътъ" 1876 г.)                                                                                                                                                                 |
| 4) Тройницый Н. Г. Гоголь въ Одессъ. (Перепечатано изъ брошюры "День памяти Пушкина", Одесса, 6 (26) іюня 1880 г. въ Императ. Новор. Университетъ)                                                                                                                                                          |
| 5) Веселововій М. Протоіерей. Воспоминанія: о лиманахъ Куяльницкомъ и Хаджибейскомъ.— О Безъименной площали.— О чумѣ 1838 (1837?) г                                                                                                                                                                         |
| 6) Егоровъ А. Е. Разсказъ о пребываніи въ Одессъ<br>Царской Фамиліи въ 1837 г., записанный со<br>словъ старожилки                                                                                                                                                                                           |
| 7) Шимановскій М. В. Графъ А. Г. Строгановъ и графъ М. Д. Толстой о А. С. Пушкинъ 145—156                                                                                                                                                                                                                   |
| 8) Чудновскій С. Два акта, извлеченные изъ архивовъ бывшаго одесскаго магистрата 157—160                                                                                                                                                                                                                    |
| 9) Палаузовъ Н. Х. Изъ воспоминаній объ одес-<br>скихъ іергрхахъ. (Преосвященный Иннокентій<br>и Димитрій)                                                                                                                                                                                                  |
| 10) Серафиновъ С. Протоіерей. Изъ лѣтописи св.<br>Александрійской церкви, что въ одесскомъ<br>институтѣ благородныхъ дѣвицъ (1852—1870) 171—189                                                                                                                                                             |
| 11) <b>Снальновскій А. А.</b> Изъ портфеля перваго историка г. Одессы 190—261                                                                                                                                                                                                                               |
| <ol> <li>Книжныя лавки. — Тинографіи. — Первая газета въ Одессъ. — Скачки. — Театръ и развлеченія. — Вечера на итальянско-французскій ладъ (conversazione). — Клубы. — Де-Рибасъ, Ришелье, Ланжеронъ. — 2) Одесскіе недуги. — 3) Одесское общество въ періодъ своихъ "черныхъ дней" (1812—1819).</li> </ol> |

| Cmp.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12) Шершеневичь І. Г. Изъ памяти одесскаго ста-<br>рожила                                                                                                                                                                                                                    |
| О чумъ 1820 г. — Одесскій полиціймейстеръ Василевскій. — Убійство архитектора Фраполи. — О бывшемъ частномъ приставъ А. М. Х—скомъ и его загадочной смерти. — О бывпемъ попечителъ одес. учебн. округа, Д. М. Княжевичъ. — Нъчто изъ воспоминаній о моихъ бывшихъ ученикахъ. |
| 13) Шрайтель В. И. Воспоминанія о времени, когда въ Одессъ еще не было ни мостовыхъ, ни водопроводовъ                                                                                                                                                                        |
| 14) Ризо А. Д. Записки                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Одесскій институть въ 1810—1816 гг.—Раз-<br>сказъ матери.—Одесса въ 1817—1827 гг.                                                                                                                                                                                            |
| 15) Бориневичъ С. Еще два смова объ Одессв въ 30-хъ годахъ                                                                                                                                                                                                                   |
| Графъ П. А. Разумовскій.—Отливка колоко-<br>ловъ.—Театръ.                                                                                                                                                                                                                    |
| 16) Ганзенъ В. Л. Историческія данныя, касающіяся<br>порта и карантина                                                                                                                                                                                                       |
| <ul><li>17) Де-Рибасъ М. Ф. Разсказы одесскаго старожила.</li><li>(Перепечатано изъгазеты "Правда" 1878 г.) 342—371</li></ul>                                                                                                                                                |
| Неаполитанская королева Марія-Каролина въ Одессв. — Корсаръ Морали. — Одесскіе картежники и полковникъ Г . — А. С. Пушкинъ. — А. Л. Давыдовъ и Раевскій.                                                                                                                     |
| 18) В. А. Явовлевъ.—Кое что объ иноплеменникахъ<br>въ исторіи г. Одессы                                                                                                                                                                                                      |
| 19) Переводъ писемъ съ франц. на русскій языкъ (къ статьв А. А. Скальковскаго)394 399                                                                                                                                                                                        |

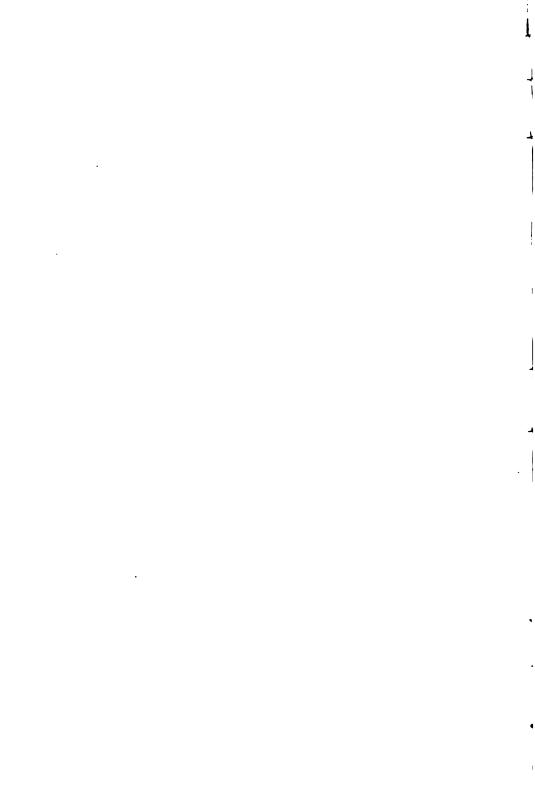



огда чествуютъ юбиляра, то послѣ рѣчей и заздравныхъ тостовъ начинается, обыкновенно, интимная бесѣда о тѣхъ или другихъ выдающихся моментахъ изъ жизни виновника торжества. Выпускаемый нынѣ сборникъ разсказовъ о прошломъ

г. Одессы это интимная бесѣда о жизни дорогаго нашему сердцу столѣтняго юбиляра. Въ этой бесѣдѣ нѣтъ формальности торжественныхъ рѣчей, пѣтъ ничего заранѣе обдуманнаго и пѣтъ ничего показного. Это просто случайный обмѣнъ воспоминаній, импровизированные разсказы о пережитомъ, свободно передаваемые собесѣдниками другъ другу, въ увѣренности, что ради симпатичности тэмы никто не посѣтуетъ на нихъ за несовершенство изложенія.

Составитель сборника ничего не прибавиль къ нему отъ себя. Онъ только соединилъ въ немъ все то существенное, что было

прислано ему самими Одесситами, въ откликъ на его призывъ. Онъ даже не успѣлъ систематизировать присланное, потому что, вслѣдствіе недостаточности времени, пришлось печатать статьи въ простомъ порядкѣ ихъ полученія \*).

Сознавая всю незначительность своего труда, составитель предлагаемаго сборника считаеть себя, однако, счастливымъ, что ему удалось хотя немного расшевелить Одесскихъ старожиловъ и сорвать съ ихъ устъ хоть эту малую толику дорогихъ для всѣхъ насъ воспоминаній.

Ему остается сердечно поблагодарить гг. авторовъ за присланныя статьи, гг. редакторовъ Сборника — А. Е. Егорова, А. И. Кирпичникова и В. А. Яковлева за участіе въ изданіи настоящей книги и въ особенности нашего просвъщеннаго мецената, давшаго средства на изданіе книги, и всъхъ вообще лицъ, содъйствовавшихъ изданію сборника.

Aerycms, 1894.



<sup>\*)</sup> Въ редакцію, кромѣ того, доставлены были весьма интересные матеріалы по исторія нашего города, напр. Г. А. и Г. Н. Тройницкими, Н. Н. Потемкинымъ, І. Н. Галаганомъ, А. М. Бильфордомъ и друг., которые не могли войти въ сборникъ, такъ какъ по своему характеру не подходили къ общему его содержанію.



## Городъ Одесса и одесское общество.

Воспоминанія одесскаго старожили.

олучивъ приглашеніе принять участіе въ изданіи одесскихъ мемуаровъ, потомкомъ незабвеннаго, для Одессы, адмирала де-Рибаса, я, какъ одесскій уроженець и старожиль, постараюсь въ настоящей стать в передать потомству преимущественно такіе эпизоды изъ городской жизни, которые рѣдко помѣщаются въ оффиціальной хроникъ и поэтому ускользаютъ отъ историка. Сознательныя воспоминанія мои начинаются съ 1837 года. Оканчиваю мои мемуары 1877 годомъ, такъ какъ все происшедшее послъ этого свъжо еще въ памяти не только старожиловъ, но и молодаго поколѣнія.

Первое воспоминаніе моего дітства и юно- Ришельевскій шества-это Ришельевскій Лицей. При поступленіи моемъ во 2-й классъ гимназіи, зданіе Лицея

паходилось въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь домъ Вагнера-Ринка, и почти въ томъ-же видѣ, на углу Екатерининской и Дерибасовской улицъ.

Въ настоящей замъткъ я намъренъ изложить описаніе замъчательныхъ дъятелей и выдающихся событій изъ лицейской жизни, начиная съ 1837 по 1847 годъ,—окончанія мною курса лицея.

Попечителемъ лицея и учебнаго округа я засталъ г. Покровскаго, директоромъ Н. И. Синицына, инспекторомъ г. Чанова.

Изъ числа наставниковъ, которыхъ я засталъ, единственный оставшійся въ живыхъ и теперь проживающій въ Одессъ, законоучитель, протоіерей Михаилъ Павловскій. При поступленіи моемъ г. Павловскій еще не быль посвящень въ санъ и являлся на уроки въ синемъ вицъ-мундиръ. Никифоровича Мурзакевича, занимавшаго впослъдстви высокія должности, я засталь надзирателемъ (педелемъ). Въ числъ преподавателей были весьма оригинальныя личности. Законоучитель для католиковъ, итальянецъ, капуцинъ, Патре Ансельмо, старичекъ маленькаго роста, съ козлиной бородкой и такимъ-же голосомъ, быль ужасно сердитый. Одвался въ монашескую суконную рясу, съ кашошономъ, подпоясанную толстыми вервіями съ концами въ формѣ огурцовъ. Этими огурцами онъ колотилъ безпощадно по чемъ попало провинившихся гимназистовъ. Преподавалъ онъ катехизисъ на французскомъ языкъ, котораго почти никто изъ гимназистовъ не понималъ. Припоминаю, какъ однажды онъ гонялся по классу за мальчикомъ, который, по незнанію французскаго языка, назваль патера, вмісто:

mon père — mon cher. Чъмъ больше колотилъ ero Патре, тъмъ жалобнъе мальчикъ кричалъ: mon cher, mon cher!

Другой оригиналь быль учитель латинскаго языка, г. Кнорре. Громаднаго роста, съ лошадино-подобною физіономіей, онъ ходиль подпрыгивая и обнюхивая все попадавшееся подъ руки и людей, съ которыми разговариваль. Необыкновенный ходокъ и конькобъжецъ, онъ иногда по утрамъ совершаль прогулку на Большой Фонтанъ и обратно пъшкомъ. Однажды, когда море далеко замерэло, онъ на конькахъ сбъгалъ въ Николаевъ къ брату, астроному. Съ гимназистами Кнорре любилъ забавляться въ промежуткахъ уроковъ. Я былъ въ числъ его любимцевъ и не разъ, посадивъ меня къ себъ верхомъ на шею, онъ бъгалъ по корридорамъ.

Въ это время у насъ были въ большомъ употреблени розги. Порка производилась ежедневно. Были субъекты, которыхъ пороли не менѣе двухъ разъ въ недѣлю. Случалось, что высѣченнаго, испачканнаго кровью, на простынѣ относили въ домашнюю больницу. Кромѣ формальной порки, на скамъѣ, посредствомъ двухъ служителей, производилось въ классахъ и корридорахъ сѣченіе по рукамъ линейкой или пучкомъ розогъ корешками. Въ этомъ дѣлѣ отличался надзиратель Демостико. Едва замѣтитъ какое-либо нарушеніе порядка, подбѣгаетъ къ виновному и тогда подставляй ладони, то одну, то другую. Хлопъ, хлопъ, хлопъ, — и побѣжалъ къ слѣдующему.

Вообще порядки были жестокіе. При погребеніи профессора Курляндцева всѣ лицеисты со-

провождали гробъ до кладбища. Это происходило въ ноябръ, при холодномъ вътръ съ снъгомъ. Всъ мы шли попарно въ однихъ сюртучкахъ, безъ фуражекъ. Какъ самый маленькій, я шелъ въ первой паръ. Возвратившись домой послъ этой прогулки, я схватилъ горячку и пролежалъ шесть мъсяцевъ въ кровати. Еще былъ оригиналъ учитель греческаго языка Христохоосъ. Читая лекціи о греческихъ войнахъ, онъ, расхаживая по классу, изображалъ собою греческаго воина, показывая, какъ подкрадывались къ непріятелю, метали копья и т. п. Ежели ученики не посъщали исправно классовъ, онъ не былъ въ претензіи, только передъ экзаменомъ необходимо было взять у него десятокъ частныхъ уроковъ по 2 рубля и на экзаменъ онъ ставилъ хорошую отмътку. Н. Н. Мурзакевичъ, произведенный изъ надзирателя въ учителя русской Исторіи, болье всего обращаль внимание на одежду учениковъ. Войдя въ классъ, онъ всъхъ осматривалъ. У кого случалась оторванная пуговица или разорванное платье, всъхъ такихъ собиралъ онъ къ классной доскъ, становилъ въ рядъ, а на доскъ дълалъ надпись мѣломъ: "ветошный рядъ". Тамъ они оставались во все время класснаго урока. Другой учитель, въ наказаніе за лізность, ставиль ученика тоже къ доскъ и надъ головой его рисовалъ мѣломъ ослиныя уши.

Изъ надзирателей были замъчательны: Пиллеръ — необыкновенный силачъ и Гревсъ (англичанинъ) вантрилокъ и мастеръ на всъ руки.

Въ числъ профессоровъ было нъсколько знаменитыхъ ученыхъ и чудаковъ. Къ первой кате-

горіи можно причислить профессора ботаники и зоологіи Нордмана и профессора математики Генриха Бруна; ко второй профессора химии Гасгагена, коверкавшаго русскій языкъ и увърявшаго насъ, что корабли для прочности обиваютъ медомь (вывсто мъдью). Н. Н. Мурзакевичъ отличался необыкновеннымъ безкорыстіемъ, хотя и былъ очень бъденъ. Когда прітхалъ въ Одессу харьковскій откупщикъ, богачъ, Кузинъ, съ намѣреніемъ помѣстить сына въ лицей и просилъ всѣхъ профессоровъ давать сыну частные уроки, Мурзакевичъ возмутился, сказалъ, что это подкупъ и не пошель даже на совъщание профессоровь по этому предмету. Въ совъщани, одинъ изъ самыхъ щекотливыхъ, профессоръ латинскаго языка Беккеръ, долго не соглашался на плату по 10 р. за урокъ, считая ее высокою. Къ удивленію всъхъ, Кузинъ обидълся предложениемъ такой низкой платы, заявивъ, что въ Харьковъ онъ платилъ за урокъ не менъе 25 руб.

Изъ студенческой жизни остались у меня слъдующія воспоминанія. Студентовъ бывало не болье 30—50 человъкъ. Большинство вели жизнь разгульную. Помню, какъ однажды собралъ всъхъ насъ инспекторъ Соколовъ и произнесъ поучительную ръчь, которую окончилъ слъдующими словами: "Какъ только вижу въ календаръ крестикъ, означающій праздникъ, такъ уже и жду на слъдующій день поступленія жалобъ на студентовъ за буйства и т. п.".

Припоминаю двухъ студентовъ-силачей. Самсонъ Юргенсонъ и Лучичъ (сербъ). Сей послъдній въ сущности былъ нрава кроткаго и даже застънчивъ, но только въ нормальномъ состояніи; подвыпивши, онъ становился ужасенъ. Студенты насильно тащили его съ собою во время ночныхъ похожденій. Въ случав надобности, онъ ударомъ ладони вышибалъ какую угодно дверь. Можно себъ представить, какое дъйствіе производила эта ладонь на человъческія физіономіи и ребра!

Слишкомъ большое прилежаніе у насъ считалось неприличнымъ. Прилежныхъ студентовъ, обыкновенно любимцевъ профессоровъ, называли подлизами.

За то у насъ были своего рода правила чести. Оскорбить женщину, въ особенности молодую невинную дъвушку, считалось преступленіемъ. Вступиться за товарища и, въ случать нужды, отдать ему послъднюю копъйку,—священнымъ долгомъ. О бъдныхъ студентахъ у насъ не было и ръчи. Никакихъ подачекъ не требовалось.

Сравнительно мы были довольно религіозны и питали должное уваженіе къ родителямъ и старшимъ. Нигилизма не существовало и даже слово это еще не было произнесено Тургеневымъ.

Любимымъ мѣстомъ студенческихъ кутежей былъ кафе-ресторанъ Каруты въ Пале-Роялѣ. При недостаткѣ денегъ для кутежа, одинъ студентъ (Куро), придумалъ слѣдующую штуку: поссорился съ товарищемъ, студентомъ Кузинымъ, сыномъ харьковскаго откупщика, и вызвалъ его на дуэль. Молодой человѣкъ сильно испугался и просилъ у товарищей заступничества. Для примиренія предложили Кузину дать всѣмъ товарищамъ завтракъ съ шампанскимъ у Каруты, на что онъ съ ра-

достью согласился. Все это, разумѣется, было впередъ подготовлено. Подобныя продѣлки повторялись нѣсколько разъ и всегда жертвою былъ Кузинъ.

Еще припоминаю анекдотъ о профессорахъ Генрихъ Брунъ и Левтеропуло. Брунъ, извъстный математикъ, превосходно игралъ въ карты, во всъ коммерческія игры (онъ и умеръ скоропостижно въ Одесскомъ "Англійскомъ" клубѣ) и постоянно обыгрывалъ своего товарища Левтеропуло, профессора физики. Выведенный изъ терпънія, физикъ придумалъ следующую комбинацію. Пригласивъ къ себе Бруна на карты, онъ поставилъ карточный столъ въ такомъ мъстъ, на которомъ, отъ соединенія фокусовъ искустно развъщенныхъ зеркалъ, онъ видълъ въ зеркалъ всъ карты Бруна. Понятно, что при такихъ условіяхъ Брунъ, къ удивленію своему, постоянно проигрывалъ. Только къ концу зимы Левтеропуло объяснилъ ему въ чемъ дъло и возвратилъ проигранныя деньги.

Танцамъ училъ насъ И. Бушъ, названный безсмертнымъ. Онъ танцовалъ и училъ до 90 лѣтъ\*). Унаслѣдовалъ ему Адольфъ Цорнъ, который прибылъ въ Одессу въ 1839 г. и до сего времени въ Одессѣ живетъ и содержитъ танцъ-классъ. Говорятъ, что всѣ танцмейстеры долговѣчны. А. Цорнъ, кромѣ танцевъ, преподавалъ намъ гимнастику и училъ плаванью. Школа плаванія была устроена на рейдѣ на плавающихъ бочкахъ. Для неумѣющихъ плавать была предоставлена средина купальни, окруженная барьеромъ, съ рѣшотчатымъ дномъ. Хорошіе пловцы дѣлали экскурсію, вмѣстѣ съ учителемъ, въ открытое море, сопровождае-

<sup>\*)</sup> Скончался въ Одессъ въ 1877 году.

мые, на всякій случай, лодкою, съ опущенными концами веревокъ.

Наружность города.

Въ 1836 г. кончалась постройкой колоссальная *Бульварная лъстица*. Нижняя часть Николаевскаго бульвара представляла скалистый обрывъ. Вблизи моря, съ лъвой стороны отъ лъстницы, торчали скалы, на которыхъ раздъвались купаюшіеся.

Памятникъ Дюка де Ришелье уже стоялъ на теперешнемъ мъстъ. Возлъ него ежедневно скоплялась толпа прівэжихъ мужиковъ-чумаковъ, считавшихъ долгомъ пойти поглазъть на Дюку. Однажды въ толпѣ нашелся грамотный острякъ. На вопросы чумаковъ, почему это Дюкъ въ лѣвой рукѣ, со стороны городскаго дома, въ которомъ находились присутственныя міста, держить свертокь бумагь, а правою рукою указываетъ на море, - острякъ объяснилъ, что Дюкъ говоритъ: "якъ маешъ тамъ судыться, то лучше въ мори утопыться". Теперешній Пале-Рояль представляль площадь, окруженную въ два ряда деревьями. Въ концъ. на мъстъ теперешняго театра стояль уже театръ, впоследствии сгоревший. На площади производился парадъ войскъ и ученія пъхотныя и даже кавалерійскія. Главнымъ містомъ гуляній и катаній была Ришельевская улица. Въ казенномъ, теперь Дерибасовскомъ саду, на мъстъ зданія Общества сельскаго хозяйства, находился ресторанъ. Впоследстви ресторанъ перешелъ во флигель, выходившій въ садъ, принадлежавшій гостинниць "Европа" Вагнера (нынъ принадлежитъ университету) и содержался знаменитымъ въ свое время Алексъевымъ. По причинъ порто-франко, существовали

при вывздахъ изъ города три сухопутныя таможни (заставы). Херсонская, -противъ теперешнихъ скотобоенъ на Пересыпи; Тираспольская, - старое зданіе коей и теперь существуеть, и Больше-Фонтанская. Эта послъдняя вначаль была устроена въ концъ Ришельевской улицы, близь внъшняго бульвара, который въ то время составлялъ черту порто-франко, а потомъ, съ переводомъ черты порто-франко, недалеко отъ теперешней новой тюрьмы, близь лагеря. На Скаковомъ полъ существоваль ипподромь, почти въ томъ-же мѣстъ гдъ и теперь, но только здание было обращено фасадомъ къ съверу, а не къ западу, какъ теперь, что было гораздо удобнъе для эрителей.

На Пересыпи существовали знаменитыя Лев- Левиневый шинскія плантаціи, заслуживающія вниманія не только садоводовъ, но и городскихъ хозяевъ, вообще. До устройства этихъ плантацій все пространство по объ стороны дорогъ Николаевской и Балтской, на разстояніи 6 верстъ въ длину и двъ версты въ ширину, представляло собою песчаное море. Отъ порывовъ вътра образовывались песчаныя волны такихъ размфровъ, что затрудняли движеніе подводъ съ хлѣбомъ, и песокъ засыпаль глаза провзжавшимь. Долго придумывали какъ-бы пособить этому элу. Всв приходили къ убъждению, что необходимо засадить всю мъстность деревьями; но это казалось почти невозможнымъ по качеству почвы и громаднымъ расходамъ не по средствамъ молодаго города.

Градоначальникъ А. И. Левшинъ, какъ видно, большой любитель садоводства и понимавшій дізло, достигъ блестящихъ результатовъ, при самомъ незначительномъ расходъ. Для этой цъли онъ поселиль на Пересыпи третью часть тогдащней рабочей арестантской роты (Драгутинской), которая постоянно работала. Оказалось, что почва земли была весьма пригодна для извъстнаго сорта деревъ, а именно: Пирамидальной тополи, вербы и лозы разныхъ породъ и тамарикса. Посадка производилась прутьями подъ плугъ. Посажено было болье двухъ милліоновъ прутьевъ въ одинъ аршинъ длиною. На четвертый годъ уже, послѣ посадки, тополи выросли до 9 аршинъ. Всв работы и матеріаль обошлись всего въ пять тысячь руб. Мъстность въ 253 десятины покрылась густымъ лѣсомъ, въ которомъ мы часто охотились на зайцевъ и вальдшнеповъ. Грустно было для меня видъть, какъ черезъ десятокъ лътъ плантаціи стали приходить въ запущение, вырубливались и, наконецъ, совершенно уничтожились \*).

Въ окрестностяхъ города растительность была весьма скудная. Въ чертъ порто-франко существовали приморскія дачи: Ланжеронъ, Илькевича, барона Рено (Бухарина), Маразли, Лицейскій

<sup>\*)</sup> На пересыпи, до начала плантацій, становилась, какъ и теперь 14 Сентября, годовая ярмарка, вовсе не похожая на теперешнія ярмарки. Прівзжала туда знаменитая серебряная и образная лавка Губкина изъ Москвы. Шелковыя издвлія Кавказскія, Бухарскія и Персидскія, дорогіе сибирскіе мвха. Во время ярмарки происходили состязанія крестьянскихъ воловъ и лошадей и выдавались призы за лучшіе образцы хлѣба въ зернѣ; тамъ-же продавалась крестьянская одежда, обувь, игрушки и пряники все привозное. Теперь изъ всѣхъ перечисленныхъ предметовъ можно найти только одежду, обувь, игрушки и въ особенности пряники мѣстнаго приготовленія.

хуторъ (университетскій), Ралевскій фонтанъ, хуторъ, Сенъ-При (Дунина), Стурдзы (кн. Гагариныхъ) Кортацци (Вагнеръ-Ринкъ), О. И. Чижевича (отца моего) въ количествъ 85 десят. изъ коихъ онъ подарилъ 7 десят. для постройки дъвичьяго монастыря. Почему-то Монастырь построили въ городъ, но земля однако, осталась принадлежностью Монастыря; на дачв этой похоронена была графиня Эдлингъ и на ея средства построена Церковь, первое произведение молодаго Италіанскаго архитектора Моранди (живъ по сіе время). За чертою порто-франко, близь Средняго Фонтана, была дача Феликса де-Рибаса, впослъдствии Саламбье, съ мойкой шерсти. Далъе Монастырь, маякъ, большой фонтанъ у дачи Ковалевскаго, изъ коего впослъдствии проведена была вода въ городъ подземными трубами.

Водою городъ пользовался изъ многочислен-водоенным ныхъ глубокихъ колодцевъ, устроенныхъ на перекресткахъ улицъ. Лучшій колодезъ былъ Томилина, на Молдаванкъ. Лучшая вода добывалась изъ цистернъ, устроенныхъ при всъхъ большихъ домахъ, въ которыя собиралась дождевая вода съ крышъ. Впослъдствіи построенъ былъ водопроводъ Ковалевскаго. Лучшею водою для питья, стирки и чая считалась цистерновая. Остальная имъла солоноватый вкусъ.

Воду развозили по домамъ водовозы. Обыкновенная цѣна на воду была отъ 3 до 5 коп. за пару ведеръ; но иногда доходила и до 20 коп. Однажды привезли воду изъ Николаева на пароходѣ.

Одесса страдала отъ недостатка воды вообще и хорошей воды въ особенности; недостатокъ

этотъ устраненъ только устройствомъ Днѣстровскаго водопровода.

Лиманимя наведенія. На Куяльницкомъ лиманѣ существовало уже лечебное заведеніе доктора Э. С. Андрієвскаго. Завѣдывалъ этимъ заведеніемъ родной братъ его Викторъ Степановичъ. На Хаджибейскомъ лиманѣ тоже существовало небольшое городское заведеніе. Теперешнее гор. заведеніе съ паркомъ, насаженнымъ извѣстнымъ садоводомъ Десметомъ (назыв. "Люизвиль") принадлежало богатому купцу Волохову, затратившему много денегъ на украшеніе парка.

Одесскія улицы и площади.

Я уэрълъ Одессу въ томъ положеніи, въ которомъ описалъ ее Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи "Евгеній Онъгинъ". Городъ грязи, городъ пыли; я видълъ какъ

Въ дрожкахъ волъ, рога склоня, Смъняетъ хилаго коня.

Грявь.

На нѣкоторыхъ улицахъ, въ центрѣ города, незнакомому съ мѣстными ухабами, покрытыми грязью нельзя было проѣхать безъ проводника. Я самъ видѣлъ въ концѣ Дерибасовской, противъ теперешней кондиторской Либмана, какъ выброшенный изъ опрокинувшихся дрожекъ господинъ въ цилиндрѣ попалъ въ яму головою внизъ и выскочилъ изъ нее, какъ изъ ванны, по шею въ грязи. Тамъ-же, на Дерибасовской, для перехода черезъ улицу появились носильщики изъ евреевъ, которые за гривенникъ переносили на спинѣ прохожихъ. Близъ Собора, противъ дома Папудова, на улицѣ какой то французъ поставилъ паромъ и стоялъ на немъ съ улочкой въ рукахъ. Въ сочель-

никъ Р. Х. ѣхавшіе ко мнѣ на кутью родные въ каретѣ попали въ такой ухабъ на Ришельевской улицѣ, что карета сломалась, лошадей выпрягли, а дамы, по колѣни въ грязи, вернулись домой пѣшкомъ и остались безъ ужина.

На Канатной улиць, близь дома Мъшкова, въ которомъ я квартировалъ, стояло такое озеро, что весною, во время перелета, я на немъ стрълялъ бекасовъ. Самыя высокія галоши не помогали.

Пъшеходы должны были носить высокіе сапоги. Бывали случаи, что пьяный, упавшій на улицъ, захлебывался и тонулъ въ грязи.

Можно себъ представить, что происходило въ предмъстьяхъ города. Молдаванка иногда прекращала сообщение съ городомъ по цълымъ недълямъ. Оно возобновлялось послъ сильныхъ морозовъ, когда грязь замерзала.

Глубоко завязшія въ грязи тълеги и экипажи, захваченные морозомъ, иногда оставались на улицахъ въ продолженіи всей зимы, и только весною, при совершенной оттепели, могли быть извлечены.

Припоминаю какъ однажды генералъ Безакъ, квартировавшій на Дворянской улицѣ, желая дать балъ, вынужденъ былъ вызвать цѣлую роту солдатъ для засынки ухабовъ.

Шоссировкою улицъ завъдывала не городская Управа, а строительный Комитетъ. Газеты молчали. Жалобы жителей оставлялись безъ послъдствій. Въ отмиценіе за все это, кто то прислалъ изъ Константинополя на имя генералъ-губернатора посылку-ящикъ, въ которомъ оказался одинъ длинный сапогъ, выпачканный Одесскою грязью.

Ilkas.

Лътомъ вся грязь превращалась въ глубокую пыль, которая, не менъе грязи, безпокоила жителей.

Нельзя было отворить окна на улицу, и несмотря на это вся мебель и другія вещи въ комнать безпрестанно покрывались толстымъ слоемъ пыли. Для перехода черезъ улицу требовались, какъ и въ грязь, высокія галоши, безъ каковой предосторожности невозможно было войти въ порядочную гостинную. Отъ пыли всь болье или менье страдали глазами.

Только послѣ выпавшаго дождика можно было отворить окно и подышать чистымъ воздухомъ.

Шоесировив удицъ. Хотя Пушкинъ давно уже въ своихъ стихахъ объ Одессъ сказалъ:

Уже дробить каменья молоть, И скоро звонкой мостовой Покроется спасенный городь, Какъ будто кованной броней.

Но предсказаніе его осуществилось только черезъ 35 лѣтъ, когда стали мостить улицы гранитомъ. До этого, камень, который дробилъ молотъ, былъ такого качества, что въ одну осень и зиму превращался въ глинистую грязь и затѣмъ весною собирался съ улицъ арестантскою рабочею ротою и вывозился на чумную гору.

Немногимъ извъстно, что наша т. н. чумная гора представляетъ собою грандіозный памятникъ одесскихъ шоссированныхъ улипъ, въ которомъ заключается нъсколько милліоновъ городскихъ денегъ.

Названіе чумной горы она, получила по тому случаю, что подъ ней, по срединъ, находится нъсколько могилъ, въ которыхъ похоронены трупы умершихъ въ чуму 1829 года.

Отношеніе горы къ чумному кдадбищу такое, какъ еслибы на столъ положить нъсколько мертвыхъ мухъ и прикрыть ихъ самаго большаго размъра подносомъ.

Шоссировка улицъ, а равно и всѣ почти го- Драгутеле родскія работы производились рабочею арестантскою ротою, извъстною подъ названіемъ Драгутинской команды, по имени ея начальника.

Команда эта строила бульварную лестницу, развела и содержала левшинскія плантаціи и производила шоссировку и ремонтъ городскихъ улицъ. Начальникъ команды, знаменитый въ свое время капитанъ Дранутинъ, былъ необыкновенно практичный хозяинъ, искустный строитель и строгій начальникъ. Онъ принесъ своею командою городу большую пользу и себя не обидълъ. Послъ выхода въ отставку онъ изъ маленьких сбереженій своихъ пріобрълъ большое имъніе вблизи Одессы. Впослъдствии только выяснилось много элоупотребленій.

Такъ, напр., кучи щебня, принятыя въ одномъ мъстъ строительнымъ Комитетомъ, ночью перевозились подрядчикомъ на другую улицу и тамъ вторично принимались и т. п.

Злоупотребленія эти побудили строительный Комитетъ производить поставку щебня хозяйственнымъ способомъ. Поручение это принялъ на себя городской голова Кортацци.

Похищеніе катка.

При шоссировкѣ улицъ употреблялся для укатыванія щебня чугунный катокъ громадныхъ размѣровъ, въ который впрягались 12 паръ воловъ. По минованіи надобности этотъ катокъ оставлялся гдѣ нибудь на свободной площади, безъ всякаго присмотра, такъ какъ утащить его было почти немыслимо.

Въ одно прекрасное утро служащие на Тираспольской заставъ увидъли, что катокъ выъзжаетъ за городъ, запряженный 12 парами воловъ, въ сопровождени толпы бессарабскихъ молдаванъ съ кнутиками. На вопросъ, куда везутъ катокъ, они отвъчали: въ Кишиневъ. Послъ дальнъйшихъ разспросовъ оказалось, что какие то два еврея договорили молдаванъ, продавшихъ въ Одессъ древесный уголь, вмъстъ съ каруцами. свезти катокъ въ Кишиневъ за 100 руб. Въ обезпечение исправной доставки они взяли съ молдаванъ залогъ 25 руб., съ тъмъ, что залогъ этотъ, вмъстъ со 100 рублями за доставку, будетъ возвращенъ имъ въ Кишиневъ по доставлени туда катка.

Обманутыхъ мужиковъ заставили отвезти катокъ обратно на свое мъсто, а сами мужики отнравились въ Кишиневъ съ волами и кнутиками. Евреи, конечно, исчезли и не розысканы.

Городской голова Кортацци.

• Шоссировка улицъ имъла пагубное вліяніе на судьбу Одес. городскаго головы— Кортацци, принявшаго на себя, какъ выше было сказано, заготовленіе щебня хозяйственнымъ способомъ.

Джемсъ Кортацци, истый англичанинъ, любимецъ князя Воронцова, состоялъ въ числѣ первыхъ негоціантовъ Одессы. Вначалѣ онъ содержалъ англійскій магазинъ, который впослѣдствіи

передалъ старшему приказчику Вильяму Вагнеру. Фирма эта и теперь существуетъ въ Одессѣ, а магазинъ принадлежитъ зятю Вагнера, Ринку. Кортащи имълъ свою коммерческую контору, большую приморскую дачу и жилъ на широкую ногу. Не зная русскаго языка, онъ даже на оффиціальныхъ бумагахъ подписывалъ свою фамилію по французски. Всѣхъ просителей по дѣламъ городскимъ онъ направлялъ къ секретарю думы г. К., къ которому питалъ большое довѣріе.

Такимъ образомъ секретарь былъ полновластенъ и все дълалось по его благоусмотрънію. Это быль искустный дѣлецъ и, соблюдая интересы города, не забывалъ и своихъ частныхъ интересовъ. Получая скудное содержание (кажется 600 р. въ годъ), онъ жилъ роскошно и задавалъ на славу объды и балы, на коихъ царицею была его дочь, красавица. Кортацци, не зная канцелярскихъ формальностей, производилъ заготовление щебня коммерческимъ способомъ, при своей конторъ, а не канцелярскимъ порядкомъ, какъ слѣдовало по закону. Объ этомъ было донесено генералъ-губернатору графу Строгонову, который недолюбливалъ Кортацци за его надменные пріемы. Послѣдовало распоряжение произвести слъдствие. Первое предварительное дознание было поручено мнъ градоначальникомъ, при коемъ состоялъ я по особымъ порученіямъ. Послѣ подробнаго разслѣдованія я убъдился, что Кортацци въ поставкъ щебня дъйствовалъ честно, въ интересахъ города, но велъ дъло безъ соблюдения формальностей, требовавшихся по закону въ дъйствіяхъ лица служащаго. Такъ, напр., въ своей конторъ онъ выдавалъ мъщанамъ впередъ деньги на покупку воловъ и т. п., чъмъ удешевлялъ стоимость щебня.

Послѣ представленія моего доклада генер.губернаторъ поручилъ произвести формальное слѣдствіе своему чиновнику особыхъ порученій М. К. Катакази.

Когда Кортацци поняль въ чемъ дело, то намфревался чистосердечно объяснить свою ошибку, которая не повлекла бы за собою дурныхъ послъдствій. Но секретарь думы, чиновникъ плоти, объщаль ему занести вст расходы въ шнуровую книгу, по формь, и затьмъ представить все дъло въ надлежащемъ видъ. Кортацци согласился и книга была представлена слъдователю. Разсматривая счеты и книги, М. К. Катакази случайно взглянулъ на бумагу противъ свъта и увидълъ на ней водяной штемпель фабрики съ годомъ, который оказался гораздо позже времени составленія отчета. Обнаружился подлогь, уголовное преступленіе, наказуемое ссылкою въ Сибирь. Послѣ обнаруженія этого подлога Кортации былъ преданъ суду, посаженъ въ тюрьму, въ которой и просидълъ до тъхъ поръ, пока не заболълъ опасно. Выпущенный изъ тюрьмы, онъ прожилъ не долго. Вся эта исторія произвела на публику весьма грустное впечатльніе, такъ какъ всь были увърены, что Кортацци дъйствовалъ честно и палъ жертвою излишняго и неумъстнаго усердія своего секретаря.

Одесса Порто-франко. Привиллегія полученія всѣхъ заграничныхъ товаровъ безъ пошлины доставляла жителямъ Одессы громадныя удобства жизни дешевизною всѣхъ предметовъ роскоши и продовольствія. Это

привлекало въ городъ людей богатаго класса изъ всей Россіи. Рабочій классъ тоже благоденствоваль отъ хлѣбной торговли. Заработки были до того велики, что видѣли биндюжниковъ и подсѣвальщиковъ закуривавшихъ папироски рублевыми бумажками, а одинъ подгулявшій биндюжникъ закурилъ даже десятирублевой. Въ оффиціальномъ отчетѣ д-ра Э. С. Андріевскаго, послѣ чумной эпидеміи 1837 года, о продовольствіи населенія, между прочимъ, сказано: «въ Одессъ нищихъ почти нътъ, пришлось только давать продовольствіе рабочему классу, лишенному всякихъ заработковъ при закрытіи порта».

Въ особенности отличались дешевизной ино странныя вина, турецкій табакъ, оливковое масло, сахаръ, кофе и мануфактура. Изъ прейсъ-курантовъ винныхъ магазиновъ: Иснара, Вакье, Жюльена и друг. видно, что лучшія французскія вина Бордо и Бургонь продавались отъ 40 до 50 к. бутылка. Лучшее шампанское гр. 60 коп. бут. Ведро хереса и мадеры—5 руб., марсалы 4 руб. Греческія превосходныя вина были дешевле мѣстнаго вина.

Лучшій душистый турецкій табакъ крашеный, безъ бандероль, продавался отъ 20 до 40 к. ф. Французскія и англійскія сукна и ліонскіе шелки появились въ Одессъ вмъстъ съ парижскими портными и модистками.

Портные Лангле, Тамбюте, Мишель, Верель (теперь Лантье) не уступали лучшимъ парижскимъ портнымъ. Знаменитая въ свое время модистка Томазини создавала такте туалеты, что получала заказы даже изъ С.-Петербурга. Нъкото-

Портиме Модистви. рыя изъ одесскихъ дамъ до того заискивали расположенія Томазини, что безъ свидѣтелей пѣловали ее въ ручку. И, дѣйствительно, Томазини
одѣвала своихъ фаворитокъ съ такимъ вкусомъ,
что онѣ тотчасъ отличались отъ другихъ туалетовъ. Г-жа Томазини, покончивъ съ Одессой, удалилась въ Парижъ и зажила роскошно, въ собственномъ отелѣ, съ ливрейнымъ швейцаромъ.
Въ Одессѣ унаслѣдовала ей г-жа Пьетерсъ и Леонтина Лами. Одновременно съ Томазини славился своими матеріями и модами магазинъ Маріи
Ивановны Страцъ, поставщицы на всю Новороссію. Въ числѣ лучшихъ парикмахеровъ-куаферовъ
считался долгое время Трините, передавшій свою
торговлю Лавиньоту, до нынѣ существующему.

Рестораны.

Старъйшій лучшій ресторань, воспътый Пушкинымъ, Отона, находился въ городскомъ домѣ, что противъ театра. Тамъ-же и вкогда вънижнемъ этаж в была знаменитая въ свое время кофейня Стефана, а напротивъ ея казино, воспътое Пушкинымъ, а потомъ и клубъ. Разсказывали, что въ кофейню Стефана ежедневно, въ извъстный часъ, являлся одинъ богатый, но скупой купецъ и, принося свой табакъ, требовалъ только вещи, которыя отпускались безплатно: пустую трубку, фидибусъ (бумажка для закуриванія), стаканъ воды и ключъ отъ кабинета. Одновременно съ рестораномъ Отопа существоваль ресторань Косты, при "Новороссійской гостинниць, противъ теперешняго Екатерининскаго сквера. Объды у Косты отличались отъ французской кухни Отона своею простотою и дешевизною. Здъсь можно было найти превкусный борщъ, великолъпную отварную говядину и въ

Коста.

особенности рыбныя блюда, превосходно изготовленныя по гречески. Самъ хозяинъ Коста (грекъ) прислуживалъ гостямъ, а для своихъ фаворитовъ отрѣзывалъ лучшій кусочекъ изъ поданнаго блюда и на вилкѣ вкладывалъ имъ въ ротъ, приговаривая: "кус(ш)айте на здоровье". Гастрономы, обойдя всѣ рестораны, въ концѣ-концовъ возвращались къ Коста, кухня котораго никогда не пріѣдалась. Не смотря на то, что во всѣхъ ресторанахъ цѣна на порціи стала подыматься, Коста, до конца своего существованія, оставался при первоначальной цѣнѣ—10 коп. Но за то не хотѣлъ ни за что принять нововведенія, — стеариновыхъ свѣчей и продолжалъ жечь сальныя.

Кромъ качества своихъ явствъ, Коста отличался большою оригинальностью и добротою: онъ кормилъ нъсколькихъ бъдныхъ гимназистовъ и чиновниковъ—безплатно и даже любовался ихъ здоровымъ видомъ. Въ числъ любимцевъ Косты былъ адъютантъ генерала Лидерса—Аммосовъ, поэтъ, описавший Косту въ стихахъ. Узнавъ, что Аммосовъ во время турецко-крымской войны сидитъ гдъ-то въ Молдавіи безъ денегъ, проигравшись, Коста выслалъ ему порядочную сумму, рискуя потерять ее безвозвратно.

Послѣ постройки Пале-Рояля тамъ появился роскошный кафе-ресторанъ Каруты, а также гастрономические магазины: Шартренъ, Робленъ и кондиторская Замбрини съ хозяйкой-красавицей. Эти заведенія впервые стали посѣщать и дамы изъвысщаго общества.

Впослъдстви Карута держалъ Лондонскую гостиницу, а сосъднюю съ нею, С. Петербург-

скую, содержалъ Донати. Въ этомъ ресторанъ началъ свою карьеру извъстный въ наше время рестораторъ, содержатель Съверной гостинницы. А. С. Ящукъ.

Клуби.

До устройства теперешняго Англійскаго клуба существовалъ клубъ въ д. барона Рено, гдѣ нынѣ магазинъ Беллино Фендериха и клубъ Пар. и Торг. Въ немъ давались балы, по подпискѣ. Члены Англійскаго клуба, до постройки собственнаго зданія, давали балы въ Биржевомъ залѣ, обыкновенные и маскарадные, посѣщаемые лучшимъ обществомъ, въ особенности подъ Новый годъ.

Насколько порто-франко было удобно и выгодно для живущихъ въ Одессъ, настолько оно было непріятно и неудобно для окрестныхъ жителей и помъщиковъ.

Таножин

При вытадахъ изъ города существовали, кромт портовой, три сухопутныя таможни, въ коихъ осматривали вывзжавшихъ и взымали пошлину за вст иностранныя вещи, не бывшія въ употребленіи. Первое неудобство заключалось въ томъ, что послъ захода солнца, шлагбаумъ опускался и, не смотря ни на какія экстренныя надобности, вывздъ отлагался до следующаго дня. Второе неудобство-перекидывание вещей въ сундукахъ и чемоданахъ, отчего онъ мялись и пачкались. Наконецъ, длинная процедура осмотра, взиманія пошлинъ и пререканія съ надзирателемъ. Самая непріятная таможня была Херсонская, при надзиратель Зосимь Ивановичь Педашенко, малороссь, отличавшемся грубымъ обращениемъ съ проважающими. Въ оправдание своего поведения, З. И. представляль то, что повидимому порядочные люди

старались обманнымъ образомъ провезти контрабанду. Въ этомъ преступлении чаще всего попадались женщины. Напримъръ, одна подвъсила подъ платьемъ маленькія стінныя часы. Къ несчастію ея, во время осмотра часы стали бить 12, чъмъ и выдали контрабандистку. Другая подвесила куда-то цѣлую головку сахару. Опять, къ несчастью, шпагатъ оборвался и въ таможнъ вынала головка сахару на полъ изъ подъ юбокъ. Иногда попадались дамы, обмотавшія тело матеріей или кружевами. После такихъ продълокъ Зосимъ Ивановичъ позволялъ себъ безъ церемоній щупать толстыхъ барынь, допрашивая: "а ще сіе у васъ натуралнэ, чи фалшивэ"? Послъ Зосима Ивановича вступилъ надзирателемъ Юрій Константиновичъ Саморупо, съ качествами совершенно противуположными. Своею любезностью и снисходительностью онъ заслужилъ общую любовь и уваженіе. Ю. К. оставался надзирателемъ до закрытія порто-франко и въ настоящее время еще находится въ живыхъ.

Въ числѣ разныхъ ухищреній контрабандистовъ открыто было, что они переносили товары мимо таможни, моремъ, на Пересыпи, въ непромокаемыхъ мѣшкахъ, а чтобы скрыть себя получше отъ таможенной береговой стражи, шли по шею въ водѣ, надѣвая на голову стальную плоскую шапку, подходившую подъ цвѣтъ морской воды.

Послѣ уничтоженія порто-франко, сухопутныя таможни были упразднены, осталась одна портовая, взыскивавшая привозныя пошлины. Работа въ ней страшно закипѣла и не только казна стала получать милліоны, но и чиновники зараба-

тывали громадныя деньги. Даже писцы за какія то объявленія зарабатывали отъ 50 до 100 руб. въ день.

Къ сожальню, деньги эти, столь легко зарабатываемыя, мало кому пошли въ прокъ, а большей частью немедленно прокучивались. Помню, какъ одинъ изъ подобныхъ писцовъ, Т., задавалъ намъ великолъпные завтраки у Отона, съ устрицами, омарами и шампанскимъ, а потомъ я встръчалъ его на улицъ оборваннымъ, больнымъ и просящимъ милостыню.

Одосевая адмиинстрація и присутоти, міста.

На моей памяти существовали въ Одессъ канцеляріи генераль губернаторовь, градоначальниковь или военныхъ губернаторовь, полиція, магистрать, дума, коммерческій судь, приказъ общественнаго приэрънія и др.

При мнѣ перебывало въ Одессѣ генералъ-губернаторовъ девять, градоначальниковъ или военныхъ губернаторовъ шестнадцать, полиціймейстеровъ 12 и городскихъ головъ шесть. Должность градоначальника долѣе всѣхъ исполнялъ, при 12-ти градоначальникахъ, предсѣдатель коммерческаго суда А. Ф. Митьковъ.

Ближе всего знакомы были мнѣ вѣдомства градоначальниковъ или военныхъ губернаторовъ, такъ какъ я, послѣ окончанія курса Ришельевскаго лицея,поступилъ на службу въ канцелярію военнаго губернатора Д. Д. Ахлёстышева и затѣмъ нѣсколько лѣтъ состоялъ по особымъ порученіямъ при градоначальникахъ и военныхъ губернаторахъ. Изъ замѣчательныхъ товарищей по службѣ припоминаю военнаго чиновника особыхъ порученій полковника Полянскаго. Это былъ образованный

lioanonnum II

молодой человѣкъ, бывшій гвардеецъ, красавецъ собою и вмѣстѣ съ тѣмъ страшный кутила. Въ его формулярѣ, между прочимъ, значилось, что онъ былъ отданъ подъ судъ за разрушеніе театра въ городѣ Гомелѣ.

Когда мы пристали къ нему за разъяснениемъ этого событія, онъ расказаль намъ слъдующее:

Провздомъ изъ С.-Петербурга по дъламъ службы онъ долженъ былъ остановиться на нъсколько дней въ маленькомъ городкъ Гомелъ.

Изнывая отъ скуки въ дрянной гостинницъ, онъ сталъ разспрашивать, какія тутъ въ городъ есть развлеченія. Оказалось, что какая то несчастная провинціальная труппа актеровъ даетъ представленія въ старомъ маленькомъ деревянномъ городскомъ театръ, нъчто въ родъ балагана.

Полянскій тотчась послаль къ содержателю труппы записку съ требованіемъ продать ему всѣ мѣста въ театрѣ на завтрашній спектакль. Содержатель, обрадованный такимъ предложеніемъ, поспѣшилъ его удовлетворить. Послѣ этого Полянскій потребовалъ списокъ всѣмъ главнымъ личностямъ въ городѣ. По обыкновенію таковыми оказались: городничій, военный начальникъ, почтмейстеръ, главный докторъ, предсѣдатели разныхъ судебныхъ мѣстъ и нѣсколько именитыхъ купцовъ и домовладѣльцевъ.

Всѣмъ имъ Полянскій, по достоинству, разослалъ билеты на ложи и кресла съ приглашеніемъ пожаловать на завтрашній спектакль. Отказовъ не послѣдовало. Между тѣмъ, Полянскій успѣлъ познакомиться въ ресторанѣ съ офицерами квартировавшаго полка и, послѣ угощеній, пріобрѣлъ себѣ многочисленныхъ друзей. Вечеромъ, въ день спектакля, онъ и вся компанія, послѣ изрядной выпивки, отправились въ театръ, который былъ уже наполненъ приглашенною публикой. Вскорѣ послѣ начала представленія, одинъ актеръ, съ гитарой въ рукахъ, на сценѣ пропѣлъ какіето куплеты, которые не понравились Полянскому. Онъ вскочилъ на сцену, отобралъ у актера гитару и сталъ ему указывать, какъ должно пѣть эти куплеты, а затѣмъ началъ пѣть другіе куплеты и пѣсни легкаго содержанія. Публика и начальство съ недоумѣніемъ глядѣли на все происходившее, не понимая почему все это творится. Подвыпившая компанія офицеровъ хохотала и рукоплескала.

Наконецъ полиція была вынуждена вмѣшаться, и приставъ изъ-за кулисъ дѣлалъ Полянскому отчаянные сигналы, приказывая сойти со сцены.

Полянскій отвѣчалъ ему тоже сигналами отрицательно. Послѣ этого полиція вступила на сцену и начались пререканія. Приставъ утверждалъ, что Полянскій нарушаетъ общественную тишину и порядокъ и что публика выражаетъ свое неудовольствіе, а Полянскій утверждалъ, что здѣсь никакой публики нѣтъ, онъ здѣсь одинъ, какъ дома, съ своими пріятелями и знакомыми. Отъ словъ перешли къ дѣйствіямъ. Въ защиту Полянскаго появились на сценѣ офицеры-друзья. Вспрыгивая на сцепу, они переломали контрабасъ и другіе инструменты въ оркестрѣ.

Пошла потасовка. Испуганная публика вдругъ шарахнулась изъ театра. Такихъ необычныхъ толчковъ старый балаганъ не выдержалъ, столбы де-

ревянные не выдержали и все зданіе рухнуло. Это происшествіе и получило названіе "разрушенія театра въ г. Гомелъ", за которое Полянскій былъ преданъ суду и понесъ какую то кару, вродъ ареста на гауптвахтъ, или чего то подобнаго.

Въ тъ времена судебныхъ слъдователей не Совдетвія по угосуществовало. Всъ слъдствія по уголовнымъ преступленіямъ производились чиновниками особыхъ порученій. Однимъ изъ первыхъ, возложенныхъ на меня поручений было произвести слъдствие надъ купцомъ П-ш-вымъ, за оскорбление Одес. полиціймейстера.

Г-нъ П-ш -въ, впоследствии замечательный общественный дѣятель, ораторъ и подрядчикъстроитель, съ молодыхъ льтъ выказывалъ уже крутой, несговорчивый нравъ. Въ обиду себя не давалъ и въ карманъ за словомъ не лазилъ. Получивъ однажды отъ полиціймейстера повъстку съ надписью: женъ купца П-а, онъ нашелъ эту надпись невъжливою и возвратилъ повъстку полиціймейстеру, съ надписью: «подобныя повъстки пишуть только дураки». Полиціймейстеръ К-съ, съ своей стороны, тоже обидълся и подалъ градоначальнику жалобу на  $\Pi - a$  за оскорбление исполненіи службы.

Градоначальникъ предписалъ мнъ произвести формальное слъдствіе. Напредложенные мною  $\Pi-y$ , по извъстной формъ, на бумагъ, запросные пункты и между прочимъ вопросъ, почему онъ позволилъ себъ оскорбить полиціймейстера браннымъ словомъ, П-ъ, противъ этого пункта написалъ слѣдующее: «Удивляюсь, какъ г. полиціймейстеръ могъ обидъться такимъ вздоромъ. Человъкъ, которому на бульварь, публично, еврей даль пощечину, отъ которой слетьла каска съ головы, кажется, не долженъ-бы обижаться такими пустяками». Этимъ отвътомъ, конечно, было нанесено новое, еще болъе сильное оскорбление.

Не желая пользоваться увлеченіемъ г. П—ва, я пригласиль его къ себъ и насилу уговориль написать другаго рода отвътъ, а первоначальную бумагу изорвалъ.

Пожары и под-

Въ началъ пятидесятыхъ годовъ въ Одессъ были въ большой модъ пожары застрахованныхъ домовъ. Почти каждую ночь происходило по нъсколько пожаровъ, причемъ пламя вдругъ охватывало все зданіе. Окна и двери лопались и выпускали языки разноцвътныхъ огней. Прибывавшей, съ нъсколькими бочками воды, пожарной командъ не оставалось уже ничего дълать. При такихъ пожарахъ сгорали не только всъ деревянныя части постройки, но даже и ствны посль пожара оказывались негодными. Страховая премія получалась сполна. Не трудно было догадаться, что это умышленные поджоги съ корыстной цълью, но труднъе было доказать умыселъ и отыскать виновныхъ. Суда присяжныхъ не существовало, а въ виду тяжелой кары за поджогъ законъ требовалъ для обвиненія ясныхъ доказательствъ, уликъ, свидътелей поджога и т. п. Разскажу нъсколько случаевъ изъ моей практики: на Ришельевской улицъ сгорълъ двухъ этажный флигель при домъ Бр-на при слъдующихъ обстоятельствахъ. Прибывшая пожарная команда застала картину, выше сего описанную. Пламя разноцвътное выходило изъ всъхъ оконъ, даже стъны горъли. Потушить

не оказалось никакой возможности. Все сгоръло до тла. Хозяинъ дома лежалъ больной въ своей квартиръ въ плановомъ домъ.

Изъ произведеннаго мною разслъдованія обнаружилось, что недъли за двъ до пожара, домовладълецъ, подъ разными предлогами удалилъ изъфлигеля всъхъ жильцовъ. Засимъ видъли рабочихъ, производившихъ во флигелъ какія-то работы при закрытыхъ дверяхъ и окнахъ. Кромъ рабочихъ и домовладъльца, во флигель никто не входилъ. Вечеромъ, за часъ до пожара, послъвыхода рабочихъ, видъли домовладъльца вышедшаго послъднимъ. Заперевъ двери, онъ взялъ късебъ ключъ, верпулся въ свою квартиру, послалъ за цирюльпикомъ, приказалъ поставить себъ пьявки плегъ въ постель.

Около 10 часовъ ночи жильцы услышали сильный трескъ и, выбъжавъ во дворъ, увидъли, что во флигель всь окна потрескались и ставни выброшены во дворъ. Изъ отверстій показалось пламя разныхъ цвътовъ, точно бенгальские огни. Кромъ этихъ свъдъній, удалось мнъ даже узнать имена рабочихъ, способъ подготовленія зданія для поджога, а также имя подрядчика-поджигателя, прозваннаго по уличному Фейербрандъ. Но, къ сожалѣнію, не имъя въ своемъ распоряжении сыщиковъ, я долженъ былъ обращаться въ полицію, отъ которой всегда получался одинъ и тотъ-же отвътъ: "по розыскани, въ городъ на жительствъ не оказалось". Въ данномъ случат было ясно, что поджогъ сдълали по распоряжению самого домовладъльца, но недоставало требовавшихся по закону уликъ и доказательствъ. При допросъ мною домовладъльца, безъ свидътелей, онъ почти сознавался и умолялъ меня на колъняхъ о пощадъ, но при свидътеляхъ тотчасъ измънялъ тонъ и отрицалъ свою виновность.

Кончилось тъмъ, что его выпустили изъ тюрьмы и былъ наказанъ онъ только тъмъ, что не получилъ страховой преміи, такъ какъ слъдствіемъ было доказано, что пожаръ произошелъ не случайно, а съ намъреніемъ.

Другое подобное дѣло было въ моемъ производствъ о пожаръ на хуторъ, близъ Дальника, отставного полковника артиллеріи, богатаго землевладъльца J-го. Хуторъ горълъ въ продолжении трехъ дней при дождливой погодъ и при вътръ, противномъ распространению пожара. Изъ показаній свидътелей-сосъдей оказалось, что когда огонь прекратился самъ собою (пожарная команда такъ далеко не выъзжала), то опять загоралось другое зданіе. Поджигатели были бродяги изъ сосъднихъ каменоломенъ. Все это было обнаружено. но опять полиція никого не розыскала, а г. Л--й даже обидълся, что его заподозръваютъ. Судьба, однако, жестоко наказала его по другому дълу. Онъ окончилъ свою карьеру въ Херсонскомъ тюремномъ замкъ. Въ одномъ случаъ я обнаружилъ, что агентъ страховаго общества, принимая на страхъ домъ за высокую сумму и зная навърное, что онъ скоро будетъ горъть, взялъ съ страхователя подписку, что въ случав пожара онъ довольствуется меньшею суммою вознагражденія, остальное поступало въ карманъ агента.

Понятно, что при такихъ дъйствіяхъ полиціи и страховыхъ агентовъ, слъдователь былъ безсиленъ

и преступленія оставались ненаказанными. Наконець, случай помогь дѣлу. При одномъ пожарѣ поджигатель не успѣлъ уйти, какъ подъѣхала пожарная команда, и упалъ съ крыши на руки пожарныхъ, со спичками и разными препаратами для поджога. Улика была на лицо. Въ виду частоповторявшихся умышленныхъ поджоговъ, попавшійся поджигатель былъ преданъ военному суду и разстрѣлянъ публично на площади Этотъ примѣръ вдругъ прекратилъ пожары и надолго отбилъ охоту къ подобнымъ аферамъ.

Изъ начальниковъ моихъ болѣе другихъ на- Прадовачальв. мятенъ мнъ градоначальникъ Казначесвъ. Александръ Ивановичъ Казначеевъ былъ въ высшей степени честный и добрый человъкъ, съ либеральнымъ. ръдкимъ въ то время, направлениемъ. За то супруга его, Варвара Дмитріевна, была строгаго нрава и держала въ рукахъ не только мужа, но и всъхъ его подчиненныхъ. Александръ Ивановичъ. самъ небогатый человъкъ. былъ щедръ для бъдныхъ до расточительности и, наоборотъ, Варвара Дмитріевна скупа и старалась, при получени мъсячнаго жалованья, тотчасъ захватить его въ свои руки. Въ скорости послѣ вступленія въ должность, Казначеевъ получилъ отъ управляюшаго мъстнаго откупщика пакетъ, въ которомъ оказалась тысяча рублей.

Казначеевъ пришелъ въ бъщенство отъ подобной дерзости и уже придумывалъ, какъ-бы построже наказать оскорбителя, какъ вошелъ къ нему въ кабинетъ старый другъ, директоръ Одесскаго театра, баронъ Рено.

Узнавъ въ чемъ дъло, онъ сталъ успокаивать Казначеева, представляя въ оправдание откупщика, что этотъ поступокъ со стороны откупщиковъ практикуется повсемъстно, а въ наказание предложилъ весьма практическую мъру, — принять деньги съ благодарностью, какъ приношение въ пользу бъдныхъ г. Одессы, съ обязательствомъ повторять его ежегодно къ праздникамъ Р. Х. и Св. Пасхи. Казначееву эта мъра понравилась и онъ привелъ ее въ исполнение.

Такимъ образомъ у него образовался маленькій капиталъ для раздачи бъднымъ, къ которому онъ добавлялъ ежемъсячно, ежели удавалось совершить это тайно отъ Варвары Дмитріевны, еще сто рублей изъ своего жалованья.

Для контроля надъ самимъ собою въ израсходовании этихъ денегъ, онъ держалъ ихъ въ одномъ ящикѣ своего письменнаго стола, отъ котораго ключъ вручалъ мнѣ. При такомъ порядкѣ
онъ не могъ расходовать денегъ безъ моего вѣдома, а я безъ его согласія. При появленіи просителей, болѣе всего салопницъ, онъ дѣлалъ надпись на прошеніи, сколько выдать, а я выдавалъ
деньги и записывалъ въ шнуровую тетрадь. хранившуюся въ томъ же ящикѣ. Передъ праздниками Св. Пасхи обыкновенно выстраивали на
бульварѣ, во всю длину. рядъ босяковъ и я выдавалъ каждому по 20 к., которые, разумѣется,
тотчасъ-же пропивались въ ближайшемъ кабакѣ.

Повража жгладьной нушви, Припоминаю слѣдующій курьезъ. На бульварѣ, у подножія памятника Дюка де-Ришелье, стояла мѣдная сигнальная пушка. Въ одно прекрасное утро пушка оказалась уворованною. Не

смотря на вст старанія полиціи, пушка не была розыскана. Впоследстви узнали, что пушку распилили на куски и мъдь употребили въ дъло. Полиція и градоначальникъ были въ отчаяніи отъ этого скандала. Черезъ нъсколько времени послъ этого происшествія явился къ градоначальнику изъ тюремнаго замка арестантъ "на секретъ". Это уже не разъ случалось. Арестантъ сообщаетъ какую-нибудь тайну одному градоначальнику, безъ свидътелей.

Приведенный съ конвоемъ арестантъ, важный преступникъ, свиръпаго вида, хотя и въ цъпяхъ, казался мнъ очень опаснымъ. Подобные субъекты иногда совершали новыя преступленія для того, чтобы оттянуть ръшение стараго дъла, въ надеждъ ускользнуть. Казначеевъ, однако, не струсилъ и повелъ его въ сосъднюю комнату. Выйдя оттуда, онъ разсказалъ, что арестантъ заявилъ ему. что можетъ указать свидетеля, который видель кто и когда уворовалъ пушку. За открытіе его онъ потребовалъ 5 руб., на что Казначеевъ согласился и приказалъ полиціймейстеру отправиться вивств съ арестантомъ туда, куда онъ укажетъ. Арестантъ привелъ полицію на бульваръ и, какъ на свидътеля, указалъ на Дюка де-Ришелье, у ногъ коего стояла пушка. Казначеевъ сначала очень разгиввался, но потомъ расхохотался и выдалъ остроумному арестанту объщанные 5 руб.

Другой случай, взволновавшій все общество, Растрата денегь -растрата денегъ изъ кассы коммерческаго суда. Суть дъла заключалась въ слъдующемъ: градоначальнику Казначееву, котораго очень любили всъ его подчиненные, кто-то изъ служащихъ сооб-

щиль по секрету, что въ кассахъ присутственныхъ мѣстъ не ладно. Гдѣ то недостаетъ большой суммы денегъ. Чтобы скрыть это обстоятельство, кассиры, по соглашенію между собою, ко дню ревизіи кассы въ одномъ учрежденіи, сносятъ туда деньги изъ кассъ другихъ учрежденій и отъ ростовщиковъ, а по окончаніи ревизіи моментально переводятъ ихъ въ другое ревизуемое учрежденіе и такимъ образомъ вездѣ все обстоитъ благополучно. Собственно на отвѣтственности градоначальника лежала касса Общественнаго призрѣнія.

Коммерческій судъ составляль отдѣльное учрежденіе, неподвъдомственное градоначальнику; только ежемъсячная ревизія кассы была на обязанности градоначальника. Получивъ секретное предупрежденіе, градоначальникъ назначиль ревизію кассы прихода Общественнаго приэрънія. Къ этому дню, по условленному порядку, принесли деньги изъ другихъ кассъ, а также отъ ростовщиковъ, и все оказалось въ исправности. Послъ ревизіи градоначальникъ опечаталъ кассу приказа Общ призрънія и приставиль къ ней карауль, а за симъ отправился ревизовать кассу коммерческаго суда. При этой ревизіи обнаружился недочетъ въ нъсколько десятковъ тысячъ рублей,--и возникло судебное слъдствіе. Ростовщики остались при пиковомъ интересъ. Дъло, однако, осталось невыясненнымъ, такъ какъ посаженный въ тюрьму кассиръ коммерческаго суда скоропостижно умеръ. Говорили, что онъ отравился. А какъ другихъ, прямо отвътственныхъ лицъ не оказалось, то жертвою искупленія быль кассирь, С-а, человъкъ небогатый, семейный и пользовавшійся въ городъ репутаціей честнаго человъка.

Во времена военнаго губернатора Ахлёстышева и градоначальника Казначеева находилась въ Одессъ весьма замъчательная личность—жандармскій полковникъ Владиміръ Ивановичъ Граве.

Жандармскій полковнякъ Граве.

Наружность его была внушительная и строгая. Длиннъйшіе съ просъдью усы и нависшія брови придавали ему какой-то грозный и страшный видъ. Подъ этой грозной наружностью скрывалось самое доброе сердце и мягкій, любезный характеръ.

Трудно теперь даже повърить, какимъ авторитетомъ и властью пользовался въ Одессъ полковникъ Граве. Кто не могъ добиться правды ни въ судахъ, ни у администраціи, — обращался къ полковнику Граве; и ежели дъло его было правое, онъ получалъ должное удовлетвореніе. Одна угроза: пойду пожалуюсь полковнику Граве, — часто останавливала попытку кого-нибудь надуть или обидъть.

По своей прямой обязанности Граве придерживался системы предупредительной, а не карательной. Такая система практиковалась только въ англійской полиціи.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ Граве не обращалъ никакого вниманія на получаемыя донесенія и не принималъ никакихъ мѣръ, хорошо зная характеръ и наклонности лицъ, о коихъ шла рѣчь. Такъ, однажды онъ получилъ донесеніе о предстоящей дуэли между двумя молодыми людьми изъ высшаго круга одесскаго общества. Вмѣсто того, чтобы поспѣшить арестовать этихъ особъ и не допустить

до дуэли, онъ махнулъ рукою и сказалъ, что дѣло это не серьезное и дурныхъ послѣдствій не будетъ. Такъ оно и случилось. Молодые люди отправились за городъ, въ условленное мѣсто, сдѣлали тамъ по одному выстрѣлу на воздухъ и благополучно вернулись по домамъ.

Вообще, личность полковника, а потомъ генерала Граве никогда не изгладится изъ памяти одесскихъ старожиловъ.

Одесскія увеселительныя заведенія.

"Воквалъ".

Кромѣ театра, засталъ я въ Одессѣ заведеніе, почему-то носившее названіе "Вокзала", на Канатной улицѣ. Въ зданіи этомъ происходили концерты и балы, посѣщаемые преимущественно дамами полусвѣта и разгульною молодежью. Содержалъ это заведеніе нѣкій князь Гагаринъ (не изъодесскихъ кн. Гагариныхъ), большой любитель музыки и балета. Впослѣдствіи онъ устроилъ школу для балета и давалъ представленія.

Городовой театръ. Городской театръ, впослѣдствіи сгорѣвшій, стоялъ на томъ-же мѣстѣ, гдѣ и теперешній новый. Онъ былъ построенъ по образцу италіанскихъ театровъ и отличался хорошимъ резонансомъ и комфортабельнымъ устройствомъ ложъ и креселъ. Антрепренеръ итальянской оперы получалъ отъ города субсидію: во первыхъ, на оркестръ 80 тысячъ руб. асс. или 20.000 р. сер. и маркитантство въ карантинѣ, которое доставляло ему не менѣе 100 тысячъ чистаго годоваго дохода. Понятно, что при такихъ условіяхъ труппа была отличная, а цѣны на мѣста дешевыя. Ложа бель-этажа б руб., бенуара 4 руб., первый рядъ креселъ отъ 1 руб. и до 60 к., партеръ 30 коп. и т. д. Первыми содержателями театра были

Сарато и Ко, за ними следовалъ Жульенъ, потомъ Андросовъ, Карута и наконецъ Серматеи и Фолетти, бывшій долгое время смотрителемъ театра. Въ это время субсидіи уже не существовало, а потому дъла пошли дурно и Фолетти умеръ въ бъдности. Засимъ театръ сгорълъ и последоваль длинный антракть до постройки новаго-великолъпнаго театра. Первымъ директоромъ театра быль баронъ Рено и оставался въ этой должности до своей смерти. Послъ него занимали эту должность А. В. Самойловъ, А. Родзянко, Абаза, Маразли и гр. М. М. Толстой. Во время театральной антрепризы съ вышеупомянутою субсидіей, мы видъли на одесской сценъ такихъ артистовъ, какихъ уже болѣе не случалось видѣть, да едва-ли и увидимъ. Первыя знаменитости, которыхъ я засталъ, были: примадонна Тассистро, контральто Патери, баритонъ Марини и басъ Берлендисъ. Тассистро отличалась въ оперъ "Норма".

Послѣ выѣзда Тассистро изъ Одессы, хроникеръ "Одес. Вѣст." вѣрно предсказалъ, что послѣ того, какъ на одесской сценѣ въ послѣдній разъ бросили Норму – Тассистро въ огонь, Норма для Одессы навсегда погибла. Баритонъ Марини долго состоялъ любимцемъ публики и отличался въ роли Неистоваго въ оперѣ "Фуріозо". Его арію "Raggio d'amor" напѣвали въ Одессѣ и старъ, и младъ. Басъ Берлендисъ отличался въ оперѣ "Норма" въ роли жреца Оровезо, а также въ роли Донъ-Базиліо въ "Севильскомъ цирюльникѣ". Къ этимъ временамъ можно отнести описаніе одесскаго театра Пушкинымъ, которое онъ оканчиваетъ слъдующими стихами:

"Гремить финаль, пустветь зала, Шумя торопится разъвздь. Толпа на площадь побъжала При блескь фонарей и звъздъ. Сыны Авзоніи счастливой Слегка поють мотивь игривый, Его невольно затвердивь, А мы ревемь речитативь"

За мое время въ числъ лучшихъ оперныхъ артистовъ можно наименовать: примадоны-сопрано: Тассистро, Фани-Леонъ, Сеччи-Корси Баседжіо, Тереза и Жозефина Брамбилла, Больдрини, Кортези, Массини и Понти дель-Арми. Контральто: Лачиніо, Тати, Гвардучи, Абаринова, Лавровская ( знаменитая ). Теноры: Джентили, Альберти, Витали, Сольери, Поццолини, Віано и Ноденъ, — впослъдствіи европейскія знаменитости. Баритоны: Марини, Ронкони, Бенчили. Бассы: Берлендисъ, Рокитанскій, Маини. Бассокомики: Граціани, Бартолучи, Скалези. Дирижеромъ оркестра долгое время былъ итальянецъ Буфье. Наружность вполнъ артистическая; блъдный, съ длиннымъ лицемъ, и маленькой эспаньолкой, онъ носилъ большіе откидные воротники въ родъ пелеринки "a la mousquetaire" и длинные, локонами, волоса, раздъленные по женски, падающія на плечи. Однажды, во время прівзда въ Одессу Императора Николая Павловича, одесская полиція, знавшая, что Государь не любитъ всякія оригинальности, поусердствовала и почти насильно остригла бъднаго Буфье. Припоминаю одно представленіе оперы "Эрнани" (1848 г.), въ которой роль

Эрнани игралъ теноръ Віани, а роль Эльвиры—Басседжіо. Оба молодые, красивые, съ восхитительными свѣжими голосами и страстной игрою, они привели публику въ неописанный восторгъ крикамъ и апплодисментамъ не было конца. Въ послѣднемъ дѣйствіи, когда старикъ Сильва затрубилъ въ рогъ сигналъ, по которому Эрнани поклялся лишить себя жизни и сталъ прощаться съ Эльвирой, восторгъ публики дошелъ до крайнихъ предѣловъ. Послышались рыданія. Градоначальникъ Казначеевъ, мягкосердечный, до того расчувствовался, что не могъ перенести подобнаго финала и сгоряча крикнулъ полиціймейстеру чтобы тотъ отправился на сцену и не допустилъ Эрнани до самоубійства.

Въ то время, когда въ Одессъ процвътала итальянская опера, только изръдка появлялись провинціальныя труппы русских актеровъ. Первую изъ нихъ помню труппу Рыкановскаго съ трагикомъ Громовымъ. За симъ явилась труппа Мочалова -- комика, брата знаменитаго мострагика. Мочаловъ былъ очень ковскаго бимъ одесскою публикой. Онъ выписывалъ въ Одессу на гастроли брата изъ Москвы и знаменитаго комика Щепкина. Не смотря на всъ усилія удержать въ Одессь русскій театръ, бъдный Мочаловъ прогорълъ и покончилъ самоубійствомъ. Въ началъ пятидесятыхъ годовъ, дирекція одесскаго театра, при антрепренерѣ Андросовъ, командировала въ Москву и С. Петербургъ извъстнаго любителя и знатока театральнаго дъла Алек. Ив. Соколова, для образованія русской труппы и кордебалета изъ числа воспитанницъ Императорской театральной школы. Выборъ Соколова оказался чрезвычайно удачнымъ. Приглашены были: актеръ Шумскій, впослѣдствіи- знаменитость, Воробьевъ — замѣчательный комикъ, Орловъ — трагикъ. Женпремьеры: Максимовъ и Толченовъ. Актрисы: Орлова — драматическая, Шубертъ, Левкѣева, Боченкова (танцовщица) — восхищали одесскую публику. Шестнадцать молоденькихъ хорошенькихъ балеринъ тоже доставляли публикѣ не мало удовольствія.

Припоминаю такой случай. Въ театръ во время балета, изъ ложи бенуара, что на самой сценъ, абонированной золотою молодежью, кто-то выстроилъ на полу сцены рядъ бумажныхъ пътушковъ, различной величины, по числу балеринъ, забывая, что все это происходитъ на сценъ въ виду всей публики. Балерины все время хихикали и сбивались съ такта.

Начальство потребовало отъ директора театра воспретить эту забаву. Директоръ, баронъ Рено, человъкъ практичный, тотчасъ сообразилъ, что будетъ весьма неудобно дѣлать замѣчанія подгулявшей молодежи изъ аристократіи. Во избѣжаніе непріятныхъ разговоровъ, онъ послалъ за кулисы капельдинера, который ловкимъ движеніемъ метлы убралъ всѣхъ пѣтушковъ за кулисы. Озадаченная молодежь даже обидѣлась, когда послышался хохотъ въ публикѣ.

Одно время на театръ появилась русская оперная труппа, въ которой дебютировала, впослъдствии знаменитая, г-жа Лавровская. Въ оперъ "Жизнь за Царя", въ роли Вани, она произвела такой фуроръ, что послъ спектакля публика вы-

прягла изъ ея кареты лошадей и повезла руками въ "Петербургскую" гостинницу. Въ корню шли градоначальникъ Б. и городской голова Н., а на пристяжкахъ полиціймейстеръ графъ С. и какой-то студентъ. Сзади карету подталкивали студенты. Послѣ прибытія въ гостинницу, многочисленная толпа на улицѣ, преимущественно студенты, вызвала Лавровскую на балконъ и требовала "слова". Лавровская нѣсколько разъ выходила на балконъ и, повторяя "благодарю, благодарю!", бросала въ публику цвѣтами. Я шелъ по бульвару рядомъ съ этой процессіей и былъ очевидцемъ всего про-исходившаго.

Впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ существовала въ Одессѣ весьма удовлетворительная французская труппа драматическая и опереточная въ зданіи Маріинскаго театра, въ Театральномъ переулкѣ, противъ теперешняго городскаго театра. Изъ числа замѣчательныхъ артистокъ можно упомянуть объ опереточной примадоннѣ г-жѣ Келлеръ, которая долго была любимицей одесской публики.

Первый клубъ, какъ мы уже говорили, нахо- одосошь влубы дился въ домѣ б. Рено, гдѣ теперь магазинъ Белино - Фендериха и клубъ пароходства. Въ немъ въ продолжение зимы давались балы по подпискѣ. Впослѣдствіи образовалось общество одесскаго "Англійскаго клуба" на акціяхъ, который до постройки собственнаго дома давалъ балы въ биржевой залѣ. Клубные балы посѣщало лучшее общество. Наканунѣ Новаго года балы отличались многолюдствомъ и богатыми туалетами дамъ.

Изъ клубной жизни одесскаго "Англійскаго клуба" припоминаю слъдующіе эпизоды.

Айвавовскій.

Объдъ знаменитому художнику Айвазовскому (тогда называли его Гайвазовскимъ), на которомъ присутствовалъ одесскій градоначальникъ Казначеевъ. Извъстно, что когда Казначеевъ состоялъ градоначальникомъ въ Өеодосіи, къ нему часто поступали жалобы отъ домовладъльцевъ на какого-то мальчика, который безпрестанно пачкалъ бълыя стъны домовъ и заборовъ, рисуя углемъ какіе-то кораблики. Провъривъ эти жалобы, Казначеевъ заподозрилъ въ мальчикъ талантъ къ живописи и, вмъсто наказанія, взяль его къ себъ на воспитаніе, а потомъ отправилъ въ С.-Петербургъ, въ академію художествъ. Бъдный мальчикъ этотъ былъ Айвазовскій... Послі тоста, предложеннаго старшиною клуба за здоровье Айвазовскаго, сей послъдній, указавъ на Казначеева, какъ на своего благодътеля, со слезами на глазахъ высказалъ ему свою признательность. Казначеевъ, съ своей стороны, высказаль, что онь съ избыткомъ вознагражденъ тъмъ, что изъ его воспитанника вышелъ такой знаменитый художникъ, и т. п. Оба расплакались и долго стояли обнявшись. Сцена эта растрогала всьхъ присутствовавшихъ. Въ память объда Айвазовскій подариль клубу картину, которая и теперь въ немъ находится.

Леосепсъ

Другой замъчательный объдъ давали въ клубъ въ честь знаменитаго Лессепса, путешествовавшаго по всей Европъ, приглашая принять участіе въ устройствъ проектированнаго имъ Суэцкаго канала Въ своей ръчи Лессепсъ указалъ на то, что Суэцкій каналъ долженъ принести большую пользу и для одесской торговли. Ему отвъчалъ на французскомъ языкъ членъ клуба, извъстный ораторъ, херсон. губерн. предводитель дворянства Е. А. Касиновъ.

Третье событіе, въ особенности для меня повраща васен. памятное, -покража клубной кассы. Старшинами клуба въ то время были: полковникъ баронъ Сакенъ, А. Ф. Митьковъ, А. Н. Казариновъ, И. Н. Еранцевъ и я. На Страстной недъль баронъ Сакенъ увхалъ въ отпускъ. Онъ былъ казначеемъ клуба и, увзжая, передалъ ключъ отъ кассы эконому, такъ какъ никто изъ старшинъ не хотълъ его принять. Наконецъ, меня упросили принять кассу, на что я согласился, хотя самъ и былъ намъренъ, пользуясь праздниками, уъхать на первый день Св. Пасхи въ деревню поглядъть на свое хозяйство. Отъ эконома узналъ я, что въ кассъ хранится болъе десяти тысячъ рублей и въ томъ числъ двъ тысячи процентными бумагами запаснаго капитала, которыя, по уставу клуба, должны были храниться въгосударственномъ банкъ. Баронъ Сакенъ, какъ военный, не былъ посвященъ въ финансовые порядки, а потому не только не помъстилъ обыкновенныхъ суммъ на текущій счеть, но даже и запасный капиталь хранилъ въ кассъ, вопреки уставу. Исправить эту ошибку оказалось невозможнымъ, такъ какъ всъ банки были уже закрыты. Въ Страстную субботу, вечеромъ, провъривъ съ экономомъ кассу, въ которой дъйствительно оказалось свыше десяти тысячъ рублей наличными и процентными бумагами, я къ нимъ добавилъ свои 600 руб., не

желая оставлять ихъ дома, на время потведки въ деревню; все это я завязаль и сделаль надпись: клубныхъ 10,000 руб. и моихъ 600 р., и въ присутствіи эконома, уложивъ въ кассу, заперъ ее и взялъ къ себъ ключи. Выходя изъкомнаты, я обратиль внимание эконома на то, что въ комнать этой выходящее на улицу окно не имъетъ ни ставни, ни занавъски, и что стоящіе на площади извощики могли видъть все происходившее въ кассъ и войти въ соблазнъ. На это экономъ отвътилъ, что окно очень высоко отъ земли, и съ улицы не видно, что происходитъ въ комнатъ. Объяснение это меня не успокоило, и я отправился домой съ закравшимся предчувствиемъ чегото недобраго. На слъдующее утро, день Св. Пасхи, я послаль за почтовыми лошадьми и сталь укладываться, когда доложили мнв, что пришель экономъ изъ клуба. Что случилось? спрашиваю. --"Деньги украли".—А касса? – "Вмъстъ съ кассою".

Повхаль я тотчась къ полиціймейстеру (графу Стенбокь) объявить и просить помощи, а затъмъ въ клубъ. Чтобы вынести такую тяжелую кассу, въ 9 пудовъ, необходимо было не менѣе четырехъ человѣкъ. Какъ оказалось, кассу вынесли не черезъ парадный ходъ, а по узкой, витой, черной лѣстницѣ, мимо помѣщеній служителей, въ дворъ и черезъ садикъ на площадь. Что въ дѣлѣ этомъ принималъ участіе кучеръ видно было изъ того, что въ щели двери найденъ былъ ремешекъ, оторванный отъ кнута. Прибывшій полицейскій приставъ, Кракатица, извѣстный спеціалистъ по розыскамъ краденныхъ вещей, осмотрѣлъ слѣды дрожекъ или брички, по площади до гранитной мо-

стовой, сняль мірку изъ шинь колесь, подковь лошадей и пообъщаль что касса будеть отыскана. Въ 12-мъ часу я опять отправился къ полиціймейстеру справиться, нътъ-ли какихъ свъдъній о нашей кассъ. Полиціймейстера я засталь сильно взволнованнымъ. "Что ваша касса", отвътилъ онъ, "теперь вст кассы въ городт трещатъ". Начался знаменитый еврейскій погромъ.

Въ продолжение трехдневнаго еврейскаго по- Вврейскій погрома нечего было и помышлять о розыскъ клубной кассы. Послъ погрома долго еще полиція была занята отбираніемъ разграбленныхъ вещей и розысканіемъ зачинщиковъ. А когда все успокоилось, то клубная касса успъла скрыться окончательно. Не только деньги не розысканы, но даже не найдена разбитая касса, что обыкновенно случается. Обстоятельство это можно было объяснить темъ, что денегъ было много и было чемъ поделиться щедро съ къмъ слъдовало. Покража, конечно, не обошлась безъ участія домашнихъ. Подозрѣвали лакеевъ, недавно выбывшихъ изъ клуба по нежеланію подчиниться распоряженію сбрить усы. Члены клуба были весьма недовольны потерей, обвиняя дирекцію въ небрежномъ храненіи денегъ. Что-же касается запаснаго капитала въ двъ тысячи рублей, который по уставу долженъ былъ храниться въ государственномъ банкъ, то, по мнънію многихъ, сумма эта должна быть пополнена старшинами. Баронъ Сакенъ былъ въ отсутствіи. Казариновъ не далъ никакого отвъта, а Митьковъ заявилъ торжественно, что онъ готовъ отдать голову за клубъ, но денегъ не дастъ ни копъйки. Причитающіяся части по 400 р. внесли

только Еранцевъ и я. Такимъ образомъ, катастрофа эта обошлась мнѣ, вмѣстѣ съ 600 р., оставленными въ кассѣ на храненіи, въ тысячу рублей. Это нѣкоторымъ образомъ было какъ-бы наградой за 2-хъ-лѣтнюю службу мою клубу въ должности старшины.

Вомбардированіе Одессы.

Подробности этого событія въроятно будуть изложены въ оффиціальной брошюрь, издаваемой по случаю стольтняго юбилея; поэтому, какъ очевидецъ, ограничиваюсь изложениемъ отдъльныхъ эпизодовъ, оставшихся въ моей памяти. Приготовляясь отражать непріятеля съ моря, наши стратегики построили и вооружили береговыя батареи, начиная отъ дачи Ланжеронъ до бульварной лъстницы, въ той увъренности, что далъе, къ Пересыпи, вслъдствіе мелководья непріятельскіе корабли не пройдуть. Послъдняя батарея, знаменитая Щеголевская, находилась въ концъ Практической гавани, прикрытая толстою ствною, и состояла изъ четырехъ орудій. Такъ какъ батарею эту считали почти безполезною, то и назначили командиромъ ея одного изъ младшихъ офицеровъ, прапорщика Щеголева, а къ орудіямъ приставили отставныхъ артиллеристовъ и таможенныхъ солдатъ. Ко всеобщему удивленію, непріятельскій флотъ, минуя всв грозныя батареи, подошелъ къ самой Пересыпи, гдъ его вовсе не ожидали, и оттуда сталъ бомбардировать гавань.

Вслъдствіе такого непредвидъннаго инцидента, орудія на всъхъ батареяхъ, обращенныя въ пустое пространство моря, молча были только свидътелями бомбардировки. Могла дъйствовать

одна только самая незначительная батарея Щеголева. Молодой офицеръ совствить было растерялся, но солдаты при орудіяхъ, старые служаки, храбро и стойко исполняли свою обязанность. Впрочемъ, ретироваться было еще опаснъе, чъмъ оставаться на мъстъ, подъ прикрытіемъ толстой ствны. Все пространство земли между батареей и бульваромъ было покрыто непріятельскими ядрами, какъ покатанное поле плугомъ. Биндюжники, подвозившіе снаряды на волахъ, бросили биндюги и убъжали. Нашлись однако смъльчаки, студенты Диминитру, Пуль и Скоробогатый, впослъдствіи георгіевскіе кавалеры, которые сбъжали по бульварной лъстницъ и подъ градомъ бомбъ подошли къ биндюгамъ и отвезли снаряды къ Щеголеву на батарею. Понятно, что бульваръ и ближайшія улицы были пусты, только нѣсколько военныхъ по службъ и любопытныхъ, въ томъ числь и я, выглядывали изъ-за угловъ домовъ на все происходившее. Но когда одно ядро попало въ пьедесталъ памятника Ришелье и осколки разсыпались по илощади, то мы упрятались совсъмъ въ переулокъ. Было очевидно, что непріятель не желаль разрушить города, а направляль свои снаряды въ гавань и въ тѣ мѣста, гдѣ показывались войска. Всв суда, стоявшія въ гаваняхъ, были обращены въ щепки. Выстрълы слъдовали безпрерывно, залпами, и только по временамъ съ нашей стороны раздавались выстрълы изъ единственной, уцълъвшей пушки Щеголевской батареи. Кажется непріятель не обращаль никакого вниманія на эти выстрълы; но такъ какъ съ нашей стороны быль единственный отпоръ, и случайно

отпоръ этотъ длился до окончанія бомбардировки, то тотчасъ въ первое время всѣ были увѣрены, что Щеголевъ одною пушкою отбилъ непріятельскій флотъ. Только послѣ бомбардировки Севастополя поняли, какъ трудно было одною или двумя пушками отбить непріятельскій флотъ. Прапорщикъ Щеголевъ сдѣлался героемъ дня. Наслѣдникъ Цесаревичъ въ письмѣ своемъ назвалъ его: "голубчикъ Щеголевъ". Посыпались на него поздравленія и подарки изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Дамы носили браслеты à la Щеголевъ, продавались папиросы à la Щеголевъ и т. п.

Когда непріятельскій флотъ, исполнивъ свою главную задачу, — разрушилъ гавани и всѣ стоявшія въ нихъ суда. — ушелъ, оставивъ только для блокады три парохода, мы начали приводить въ извѣстность наши потери. Въ городъ залетали видимо шальныя ядра вслѣдствіе сильной качки. Вѣрно стрѣляли только суда, сидѣвшія на мели. По причинѣ качества нашего мягкаго камня, ядра ложились въ него какъ въ подушку или только пробивали стѣны, не производя трещинъ.

Кромѣ уничтоженія въ гавани судовъ, значительныя поврежденія оказались на Пересыпи, въ маленькихъ домахъ, за которыми стояли войска для огражденія дессанта.

Спущенный на лодки дессантъ не высадился на берегъ благодаря прибытію на Пересыпь городской пожарной команды, которую непріятель принялъ за артиллерію.

Получивъ отъ военнаго губернатора Крузенштерна поручение освидътельствовать поврежденія, для опредъленія убытковъ частныхъ лицъ, я нашель, что на бульваръ болъе другихъ пострадалъ домъ князя Воронцова. Въ кацелярію генер.губернатора и домъ Маразли тоже попало нѣсколько ядеръ. Въ домѣ Столыпина (потомъ графа Строганова) ядро, пробивъ стену и прыгая въ зале по паркету, попортило его, а также повредило зеркала и мебель. Въ Лондонскую гостинницу, содержимую Карутой, попало нъсколько ядеръ, на дълавшихъ много вреда. Болъе всего пострадали маленькіе дома на Пересыпи и бъднымъ домовладъльцамъ было выдано отъ казны вознаграждение. На Новомъ базаръ ядромъ убило одну женщину.

Въ скорости послъ бомбардировки произошло слъдующее замъчательное событіе, которое мнъ близко знакомо.

Въ одно туманное утро садовникъ мой, про- ваятие пароходя берегомъ моря, услышалъ на границъ моей дачи съ дачею Кортацци (нынъ Вагнера) говоръ на незнакомомъ языкъ, шумъ отъ веселъ и колокольный звонъ. Заподозръвъ присутствіе на водъ непріятеля, онъ даль знать объ этомъ ближайшему казачьему пикету. Оттуда поскакали въ городъ и въ скорости явилось на берегу военное начальство и казаки. Когда туманъ разошелся, къ величайшему удивленію, показался на разстояніи отъ берега не болъе 50 саженей большой непріятельскій англійскій пароходъ "Тигръ". Оказалось, что пароходъ во время тумана вскочилъ на подводную скалу и връзался килемъ такъ сильно, что не могъ двинуться ни взадъ, ни впередъ. Стараясь быть незамъченнымъ, непріятель боялся дать пушечный сигналь товарищамь, двумь пароходамъ съ нимъ крейсировавшимъ, только звонилъ

въ колоколъ и тщетно употреблялъ всъ усилія, чтобы сняться собственными средствами.

Стоя носомъ къ берегу, съ орудіями, обращенными по сторонамъ, непріятель не могъ стрѣлять по нашимъ изъ орудій и сталъ производить ружейную пальбу. На предложеніе сдаться командиръ парохода отвѣчалъ отказомъ и, въ надеждѣ прибытія помощи, продолжалъ отстрѣливаться. Но когда съ нашей стороны сдѣлано было нѣсколько выстрѣловъ изъ легкихъ орудій и однимъ изъ нихъ командиру парохода, Джиффорду, оторвало ноги и многихъ ранило, флагъ былъ спущенъ, и пароходъ сдался.

Пароходъ "Тигръ", одинъ изъ лучшихъ, былъ нъчто въ родъ морской школы. На немъ находились преимущественно гардемарины и мичманы, принадлежавшие къ самымъ аристократическимъ англійскимъ семействамъ. Для принятія плънныхъ отправлены были на лодкахъ казаки. Небывалое событіе! Казаки взяли въ плънъ пароходъ. Когда плънныхъ свезли на берегъ, оставленъ былъ на пароходъ и на берегу сильный караулъ.

Разсказывали, что когда плънныхъ везли въ карантинъ для обсервации, чрезъ Михайловскую площадь, на которой послъ праздниковъ оставались неубранными столбы отъ качелей, плънные вообразили, что это висълицы, приготовленныя для нихъ, а самые молоденькие даже расплакались.

Капитанъ Джиффордъ отъ раны скончался. Главнокомандующій послалъ женѣ его въ Лондонъ медальонъ съ волосами покойника, при письмѣ, выражавшемъ глубокую скорбь о погибшемъ храбромъ морякѣ. Съ плѣнными обращались очень любезно и внимательно. Впослѣдствій ихъ отправили внутрь Россіи.

Когда, послѣ плѣненія, для переговоровъ, послали къ нимъ нашего учителя англійскаго языка. одессита, то плѣнные отвѣчали, что не понимаютъ его языка. Была-ли это правда. или англійское упрямство—осталось не разъясненнымъ, но учитель былъ очень сконфуженъ.

На другой день послѣ взятія парохода, два другіе англійскіе крейсера увидѣли участь своего товарища. Чтобы не дать возможности воспользоваться призомъ, они порѣшили уничтожить свой пароходъ и стали въ него стрѣлять. Услышавъ пальбу, многіе— въ томъ числѣ и я—поѣхали изъ города поглядѣть, что происходило. Проѣзжая мимо лагеря, я замѣтилъ движеніе войскъ, но по дорогѣ никого не встрѣчалъ.

Прівхавъ на свою дачу, къ небольшому домику, я тотчасъ замѣтилъ, что черепичная крыша разбита ядромъ. Войдя въ комнату, я увидѣлъ слѣды крови и на полу солдатскій сапогъ, въ которомъ оказалась оторванная или отрѣзанная человѣческая нога. Вылѣзшій изъ погреба садовникъ разсказалъ мнѣ, что послѣ первыхъ выстрѣловъ съ пароходовъ, ко мнѣ на дачу прибылъ ба таліонъ пѣхоты и батарея полевой артиллєріи. Такъ какъ сосѣдняя дача Кортацци была покрыта густою растительностью, а моя, наоборотъ, рѣдкою и съ прогалинами, то на ней помѣстили всѣ эти войска. Когда наши орудія стали стрѣлять

по пароходамъ,—они отошли дальше въ море и оттуда, находясь внѣ выстрѣловъ легкихъ орудій, стали пускать залпами съ цѣлаго борта снаряды изъ своихъ бомбическихъ пушекъ въ наши войска. Въ скоромъ времени у насъ было подбито нѣсколько орудій, убита лошадь и раненъ въ ногу артиллеристъ,—ту самую ногу, которую ампутировали и оставили на полу въ моемъ домикъ.

Когда съ нашей стороны прекратили безполезную стръльбу, пароходы опять приблизились и стали пускать снаряды рикошетомъ по водъ, весьма удачно попадая въ свой пароходъ и постоянно разрушая его болье и болье. Когда всъ убъдились, что выстрълы направляются исключительно на разрушаемый пароходъ и притомъ очень върно, на берегу собралось много публики. Виднълись дамскія шляпки и зонтики, а смъльчаки изъ простонародія бросались въ море и близко подплывали къ обстръливаемому пароходу. Картина была великольпная. Каждый пароходъ подплывалъ по очереди и, выпустивъ снаряды изъ всего борта, плылъ дальше, дълая полукругъ и вновь заряжая орудія. На его місто немедленно являлся другой пароходъ и производилъ такой-же маневръ.

Когда вся надводная часть парохода была разрушена, бомбардировка прекратилась.

Все побережье было покрыто плавающими частями парохода, мебелью, боченками съ виномъ и ромомъ и т. п. Не смотря на оцъпленіе берега и строгій надзоръ, вещи расхищались, въ особенности вино и ромъ. Было нъсколько смерт-

ныхъ случаевъ между солдатами отъ излишняго употребленія алкоголя.

Й мить садовникъ принесъ въ городъ ромъ, который онъ вынесъ черезъ цтв въ садовой поливальницт. Привезли мить тоже итъсколько досокъ палисандроваго дерева отъ обломковъ парохода, изъ которыхъ сдтана мебель и до сихъ поръ существующая. Въ городт появилось въ продажть много вещей: шкатулокъ, столиковъ, сигарочниковъ и т. и. съ надписью: "Тигръ", 30 апръля 1854 г.".

Во время бомбардировки весь берегъ былъ напичканъ засъвшими бомбами — пятипудовыми. Многіе дома на дачахъ пострадали. На сосъдней съ моею дачъ С. И. Ралли непріятельское ядро, пробивъ стъну дома, влетъло въ спальню и упавши на кровать, завернулось въ одъяло. Къ счастью, въ кровати уже никого не было и ядро нашла горничная, убирая комнату.

Сколько ни старались англичане уничтожить свой пароходъ, все-же осталась подводная часть и машина почти неповрежденною. Эту машину вытащили изъ воды и впослъдствіи установили на Императорскую яхту, которой, въ память событія, дали наименованіе "Тигръ".

Изъ бомбическихъ орудій, снятыхъ съ парохода "Тигръ", извъстный одесскій портовой боцманъ Джиджи-Мокки устроилъ на свой счетъ батарею въ концъ Канатной улицы, изъ которой производили салюты прибывающимъ кораблямъ. Орудія эти однако вскоръ полопались, какъ говорятъ, вслъдствіе поврежденія чугуна во время горънія парохода.

Вторичное поевщеніе Одессы

Во второй разъ посътилъ Одессу непріятельнепріательсянить скій флоть, послів разгромленія и взятія Севастополя, въ концъ сентября 1855 г.

> Въ это время я съ семействомъ находился въ отпуску, въ своемъ имфніи и, ничего не подозрфвая, отправился въ Одессу, предварительно одинъ для подготовленія квартиры къ прівзду семьи и другихъ хозяйственныхъ распоряженій. До этого я уже отправиль въ Одессу подводы съ съномъ и провизіей. Экипажъ мой городской и лошади оставались въ Одессъ. Подъъзжая къ Одессъ, верстъ за 20 (станція Ильинка) вижу впереди по дорогъ медленно тянется ко мнъ на встръчу длинный рядъ городскихъ экипажей, каретъ, фаэтоновъ, колясокъ и дрожекъ, точно похоронная процессія. Не могъ понять въ чемъ дѣло. Наконецъ, встрѣчаю своихъ лошадей, въ парадной упряжи, запряженными въ карету, наполненную дамами и дътьми, а на козлахъ съ кучеромъ сидитъ мой сосъдъ по квартиръ А. А. Вилинскій.

> Остановился и спрашиваю, что все это значитъ. - Назадъ! назадъ! закричалъ мнъ В., напрасно вдете въ Одессу, завтра тамъ не останется камня на камнъ. Я позволилъ себъ воспользоваться вашими экипажемъ и лошадьми, такъ какъ имъ предстояло погибнуть. Непріятельскій флотъ въ полномъ составъ 90 вымпеловъ, стоитъ передъ Одессой и приготовляется къ бомбардировкъ. Непріятель объявиль, что въ прошлый разъ здісь онъ только пошутилъ, а теперь не оставитъ камня на камить. Вст, кто можетъ, бъгутъ изъ города подальше.

Я отвътилъ, что не вернусь, во-первыхъ, потому, что состою на службъ и долженъ находиться на своемъ мъстъ, а во-вторыхъ, — отправилъ въ городъ подводы съ съномъ и провизіей, которыя будутъ ждать мосго прітэда. Знакомый расхохотался. "Зачъмъ съно везти, чтобы усилить пожаръ?". Несмотря, однако, на всъ его убъжденія, я поъхалъ впередъ, а не назадъ.

Спускаясь съ Жеваховой горы, я уэрѣлъ великолѣпную картину: вечерѣло; при тихой, теплой погодѣ гладкая поверхность моря блестѣла отъ лучей заходящаго солнца. Весь заливъ, начиная отъ дачи Ланжеронъ до дер. Дофиновки, покрытъ былъ кораблями и пароходами соединеннаго англо-французскаго флота. Городъ какъ будто съ уныніемъ и покорностію ждалъ своей участи. Нельзя было сомнѣваться, что эта страшная армада съ двумя тысячами орудій, разгромившая Севастополь, можетъ въ одинъ день превратить беззащитную Одессу въ прахъ и пепелъ. Картина эта навела на меня ужасную грусть. Родной городъ! Завтра — однѣ развалины! Признаюсь, я даже заплакалъ.

Провздомъ вижу: всв дома пусты, ставни закрыты. Кое гдв торчатъ будочники и дворники. На бульварв пусто. Канцелярія военнаго губернатора перешла на Молдаванку, туда-же и другія присутственныя міста. Въ переулкахъ: Воронцовскомъ и Театральномъ разостлана солома и покоится баталіонъ піхоты на случай дессанта.

На другой день та-же картина. Непріятельскій флотъ стоитъ неподвижно. Изъ Одессы уходитъ кто можетъ, захватывая съ собой драгоцън-

ности. Само начальство предлагаетъ жителямъ оставить городъ. Общее бъдствіе. Благоденствуютъ только подгородніе мѣщане, да нѣмцы-колонисты, которые появились съ тълегами и фургонами. За пару лошадей съ фургономъ или даже безъ фургона-подъ собственный экипажъ, за то, чтобы вывезти изъ города въ ближайшую деревню-брали по 200 рублей и болъе. Возлъ присутственныхъ мъстъ стоятъ день и ночь нъмецкие фургоны, запряженные, готовые при первомъ выстръль увозить бумаги и дьла. Каждое утро на бульварѣ являются съ Молдаванки чиновники и граждане украдкой взглянуть, что происходить на моръ, какъ ведетъ себя непріятельскій флотъ. Въ такомъ неприглядномъ состоянии городъ находился въ продолжение шести дней. Съ своей стороны, я успълъ въ это время нагрузить на свои подводы, которыя явились съ съномъ и провизіей, лучшую мебель, люстры, зеркала, посуду и фортепіано. Все это прошло черезъ таможню безъ пошлины и потомъ уже оставалось въ деревнъ. Лошади мои, городскія, отвезщи г. Вилинскаго съ семействомъ въ м. Севериновку, вернулись и были въ моемъ распоряжении.

На шестой день распустили слухъ, что завтра непремѣнно начнется бомбардировка.

Собираясь лечь спать, я старался прінскать въ квартиръ наиболье безопасное отъ выстрътовъ мъсто. Жилъ я на Преображенской, въ т. н. чудномъ домъ, рядомъ съ домомъ графа Толстого. Самою безопасною комнатою оказалась передняя. Чтобы не быть застигнутымъ врасплохъ, я приказалъ дворнику съ разсвътомъ взобраться на

крышу и посмотръть, что дълаетъ непріятельскій флотъ. Если замътитъ, что корабли строятся въ рядъ, то немедленно меня разбудить.

Около 6-ти часовъ утра явился ко мнъ дворникъ съ донесеніемъ, что пароходы развели пары и сплочиваются въ одну линію. Нечего было далъе сомнъваться. Напившись наскоро чаю, я приказаль запречь экипажь, собраль въ салфетку разные документы и цѣнности и отправился на бульваръ поглядеть, что делается, съ намъреніемъ послъ перваго выстръла уйти за городъ. На бульваръ собралось уже довольно любопытныхъ, которые, подобно мнъ, ждали перваго выстръла, чтобы удрать подальше. Вдругъ опустился на море сильный туманъ. Ничего не видно, но и выстръловъ не слышно. Въ такомъ выжидательномъ положении мы находились до II часовъ. Когда туманъ разсъялся, то, ко всеобщему удивленію и радости, рейдъ оказался пустымъ и даже на горизонтъ не видно было ни одного непріятельскаго судна. Потомъ уже стало извъстнымъ, что все это была военная хитрость -привлечь къ Одессъ войска изъ другихъ мъстъ побережья. Въ тотъ же день въ 2 часа непріятельскій флотъ подошель къ Кинбурнской косъ, а на другой день бомбардироваль Кинбурнскую крепость, подбиль все крепостныя орудія и взялъ крепость вместе съ 400 чел. гарнизона.

Около 40 льтъ прожилъ въ Одессъ русскій Замьчатель вельможа и сановникъ графъ Александръ Гри горьевичъ Строгановъ. Сначала въ должности генераль-губернатора, потомъ гласнымъ городской думы (избранъ былъ первымъ городскимъ голо-

вою по новому городовому положенію, но отказался) и остальное время частнымъ человѣкомъ, съ новымъ титуломъ перваго вичнаю гражданина гор. Одессы.

Человъкъ высокаго ума, графъ, вмъстъ съ тъмъ, отличался странностями и оригинальностью, о которой оставилъ по себъ въ Одессъ много анекдотовъ.

Первою оригинальностью можно считать его манеру никому не подавать руки для пожатія. Было-ли это вслъдствіе гордости или врожденнаго отвращенія къ рукопожатіямъ, такъ и осталось невыясненнымъ. По этому случаю многіе изъ высокопоставленныхъ лицъ попадались въ просакъ. Во избъжаніе такихъ непріятныхъ сценъ, графъ, видя приближеніе подобнаго лица, закладывалъ руки за спину.

Графъ терпъть не могъ присутствія на своемъ письменномъ столь песку, который быль въ то время въ большой модь, для засыпки черниль на бумагахъ и письмахъ. Однажды графъ распечаталъ надъ столомъ письмо, изъ котораго выпала куча песку. Письмо было отъ почтмейстера г. К., большого франта, посъщавшаго всъ салоны и знакомаго съ гр. Строгановымъ. Имъя какую-то просьбу къ графу, онъ изложилъ ее въ длинномъ письмъ и счелъ долгомъ обильно посыпать золотымъ пескомъ.

Разгнъванный графъ приказалъ написать слъдующій лаконическій отвътъ: "М. г.! Письмо ваше съ пескомъ получилъ". Слъдуетъ подпись.

Одинъ изъ мелкихъ чиновниковъ канцеляріи генералъ-губерн. за какой-то неблаговидный по-

ступокъ былъ удаленъ отъ должности, послѣ чего явился къ графу просить о помилованіи. Графъ выслушалъ всѣ его оправданія и въ отвѣтъ задалъ вопросъ: "А гдѣ ваша медаль?" Послѣ крымской войны не только военные, но и гражданскіе чины въ Одессѣ получили бронзовую медаль, которую мало кто носилъ. Сконфуженный чиновникъ сталъ оправдываться и опять сталъ излагать свою просъбу. На все это гр. Строгановъ еще разъ ему сказалъ: "Гдѣ ваша медаль? Ступайте". Этимъ окончилась аудіенція.

Во время генералъ-губернаторства графа Строганова одесскія улицы были въ самомъ безобразномъ видъ. Грязь и ухабы на многихъ улицахъ препятствовали движенію экипажей, особенно въ ночное время.

Всѣ жалобы начальству оставались безъ послѣдствій. Самъ графъ ложился спать въ 9 час., а если иногда и посѣщалъ театры, то проѣзжалъ по улицамъ вполнѣ исправнымъ. Тогда придумали напустить на графа одну изъ одесскихъ львицъ, жену австрійскаго консула Ч--и, къ которой и самъ графъ былъ неравнодушенъ.

При первомъ свиданіи г-жа Ч—и сказала графу, что наши улицы до того ужасны, что по вечерамъ опасно вытажать изъ дому. На это графъ прехладнокровно отвтилъ: "Порядочныя женщины по ночамъ сидятъ дома".

Когда впервые вошелъ въ употребление электрический телеграфъ, гр. Строгановъ высказалъ о немъ такое мнѣніе, что нововведеніе это хорошо только для того, чтобы поздравлять съ именинами или увъдомлять о благополучныхъ родахъ;

для торговли-же онъ не только не принесетъ пользы, но, пожалуй, еще и повредитъ. Какъ ни оригинально казалось это мнѣніе, однако, оно имѣло основаніе. До электрическаго телеграфа свѣдѣнія объ измѣненіи курсовъ и цѣнъ на хлѣбъ получались изъ Лондона черезъ б дней. Впродолженіи этого времени одесская биржа и торговля хлѣбомъ дѣйствовали спокойно и безъ перерыва. Когда-же электрическій телеграфъ сталъ приносить эти свѣдѣнія, иногда фальшивыя, не только ежедневно, но и по нѣсколько разъ въ день, то биржевики и хлѣботорговцы сами не знали, какъ имъ дѣйствовать, и дѣла ухудшились.

Послѣ выхода въ отставку, графъ Строгановъ ръшился навсегда поселиться въ Одессъ и пріобрълъ на бульваръ домъ. Избранный въ гласные думы, графъ исправно посъщалъ засъданія и принималь участіе въ преніяхъ до того либерально, что получилъ замъчание и оставилъ службу. Въ думской заль постоянно занималь онь одно и тоже кресло рядомъ съ гласнымъ отъ мѣщанъ, малороссомъ, по фамиліи Демченко. Несмотря на то, что Демченко совершенно простой человъкъ, малограмотный, являвшійся въ засъданія въ какойто сермягь, Строгановь часто съ нимъдружески бесъдовалъ. Однажды графъ досталъ изъ кармана своего табакерку и собирался понюхать, какъ вдругъ Демченко, считая себя уже на дружеской ногь, тоже запустиль пальцы въ табакерку; графъ оттолкнулъ его руку. "Куда лъзешь? Въдь у тебя пальцы въ навозъ" – сказалъ Строгановъ и высыпалъ ему табакъ на ладонь.

Посль открытія одесской жельзной дороги, исходатайствованной генераль - губернаторомъ, графомъ Коцебу, городъ Одесса и дворянство Херсонской губерній давали его сіятельству торжественный объдъ въ Биржевой залъ. Участвующихъ было около 500 особъ. Въ числъ почетныхъ гостей на объдъ присутствоваль графъ Строгановъ. Послъ первыхъ тостовъ одинъ изъ уважаемыхъ одесскихъ медиковъ, домашній докторъ графа Конебу, предложиль тость за здоровье супруги генералъ - губернатора. Графъ Строгановъ, который вообще не долюбливалъ гр. Коцебу, нашелъ тостъ этотъ несоотвътственнымъ торжеству и спросилъ доктора, сидъвшаго невдалекъ: "За какія особыя заслуги г-жи Коцебу предложили вы тостъ?" Сконфуженный докторъ отвътилъ, что Коцебу такъ ее любитъ. "Мало-ли кого онъ любитъ; изъ этого еще ничего не слъдуетъ". -- Но она такая слабенькая и бользненная, добавилъ докторъ. - "Въ такомъ случав посовътуйте ей перемънить доктора, это будетъ лучше; а тосты не помогутъ ей". Картина!

Графъ Строгановъ имѣлъ также оригинальный взглядъ на пожертвованія. Проживъ въ Одессѣ около 40 лѣтъ и получивъ званіе вѣчнаго гражданина г. Одессы, и несмотря на большое состояніе, онъ ни при жизни, ни по завѣщанію не сдѣлалъ для города никакого пожертвованія. Въ частности онъ помогалъ тайкомъ знакомымъ. Говоря о пожертвованіяхъ вообще, онъ однажды высказался, что не считалъ-бы себя вправѣ распоряжаться имуществомъ, которое принадлежитъ его наслѣдникамъ.

Адъютантъ Е. В. В – чъ. Въ началъ пятидесятыхъ годовъ появился въ Одессъ, въ званіи адъютанта корпуснаго командира графа Остенъ Сакена, флотскій офицеръ Е. В. Б - чъ. Очень молодой еще человъкъ, хорошо образованный, стройный, красивой наружности, ловкій танцоръ, онъ быстро, какъ говорятъ французы, распространился въ одесскомъ обществъ. На его визитныхъ карточкахъ (французскихъ) подъфамиліей красовалось добавленіе: "enfant de la mèr" (дитя моря). О немъ въ памяти старыхъ одесситовъ осталось много анекдотовъ.

Состоя адъютантомъ при генералъ Остенъ-Сакенъ, онъ всегда сопровождалъ его въ праздничные и торжественные дни въ соборъ. Такъ какъ графъ Сакенъ былъ чрезвычайно набоженъ и оставался въ церкви до конца богослуженія, то Б-чъ обыкновенно пользовался этимъ временемъ, чтобы съвздить въ каретв Сакена къ графу Толстому позавтракать. Однажды онъ заболтался и когда прівхаль въ соборъ, дверь была уже заперта, и Сакенъ, какъ оказалось, увхалъ домой на извощикъ въ дождь и безъ шинели, оставшейся въ каретъ. Б-чъ въ отчаяніи вернулся къ графу Толстому разсказать о своемъ горъ и спросилъ. не цвътетъ-ли случайно въ оранжереъ графа бълая камелія. Оказалось. что одна такая камелія въ полномъ цвъту. Получивъ прелестный букетъ. Б--чъ полетълъ къ графу Сакену. Жена графа была страстная любительница бълыхъ камелій. Когда графъ Сакенъ, встрътилъ Б -ча съ строгимъ видомъ и собирался его распекать, Б-чъ предупредилъ графа слъдующими словами: "Ради Бога, простите, графъ. Хотелось сделать сюрпризъ графинъ привезти ей букетъ камелій. Въ городъ ихъ не оказалось, и я объъздилъ нъсколько дачъ, пока отыскалъ". Смягченный графъ ограничился незначительнымъ выговоромъ.

Вскоръ послъ бомбардировки Одессы происходило освящение исправленной знаменитой Щеголевской батареи. Всв суда были украшены флагами. На гавани духовенство, войска и масса публики. Ясная погода и тихое море. Все это представляло великольпную картину. Генераль-губернаторъ Анненковъ пожелалъ имъть эту картину на полотит и, призвавъ своего адъютанта  $\hat{\mathbf{b}}$  – ча, поручилъ ему немедленно съвздить въ городъ и привезти какого-нибудь художника. Б-чъ, не догадываясь въ чемъ дъло, исполнилъ поручение буквально. Первый попавшійся ему на глаза художникъ былъ на Екатерининской площади-скульпторъ и мраморщикъ Ами, котораго Б чъ и доставилъ Анненкову. Генералъ-губернаторъ долго объяснялъ художнику свое желаніе и когда окончилъ, то Ами доложилъ, что онъ не живописецъ, а скульпторъ и мраморщикъ. Анненковъсъ удивленіемъ взглянулъ на Б-ча и сказалъ: "Въ такомъ случав, сдвлайте бюстъ Б--ча".

Былъ въ Одессъ знаменитый въ свое время трактиръ-ресторанъ Алексъева, съ оркестрюномъ, въ казенномъ—теперь Дерибасовскомъ—саду, гдъ зданіе, принадлежащее университету. Въ особенности славился онъ блинами и кулебяками и былъ rendez vous одесской золотой молодежи. Б—чъ тоже частенько туда заглядывалъ и задолжалъ большую сумму. Долго Алексъевъ ждалъ уплаты, просилъ, терпълъ, наконецъ, не

выдержалъ и повхалъ къ генералъ-губернатору жаловаться. Въ пріемной встрътиль его адъютантъ Б-чъ, постоянно дежурившій. "Куда?"—Да вотъ пришелъ жаловаться на васъ его превосходительству. -Въ это время Анненковъ вышелъ въ пріемную. Узнавъ Алексъева, онъ благосклонно кивнулъ головою и спросилъ о причинъ посъщения. Но адъютантъ, опередивъ Алексвева, подскочилъ къ генералу и доложилъ, что Алексъевъ явился къ его превосходительству съ покорнъйшею просыбою сдълать честь пожаловать къ нему въ четвергъ на блины. "Съ удовольствіемъ, съ удовольствіемъ! ствъчаль Анненковъ и повернулся къ другимъ просителямъ. Сконфуженный и озадаченный, Алексвевъ ретировался. Тогда подбъжаль къ нему Б-чъ и, провожая до дверей, сказалъ: "Вотъ тебъ урокъ, какъ на меня жаловаться! Если еще разъ вздумаещь жаловаться, то блинами уже не отдълаешься - я приглашу генерала со свитою на обълъ".

Однажды во время торжественнаго сопровожденія изъ Одессы въ Касперовку, Херсонъ и Николаевъ всѣми чтимой и боготворимой Чудотворной Иконы Касперовской Божіей Матери,—слышали, какъ адъютантъ Б—чъ какъ-то легкомысленно выразился по поводу торжества. Возвратившись въ Одессу, вдругъ, безъ всякой видимой причины, здоровый и молодой человѣкъ потерялъ движеніе ногъ. Пролежавъ нѣсколько мѣсяцевъ въ кровати и давъ обѣтъ отправиться на поклоненіе, онъ выздоровѣлъ. Послѣ этого событія легкомысленный юноша превратился въ серьезнаго человѣка съ религіознымъ направленіемъ.

Впоследствій онъ написаль много сочиненій въ религіозно-нравственномъ духѣ и долго служиль старостою Исаакіевскаго собора въ С.-Петербургь; онъ-же подаль первый проектъ Сибирской жельзной дороги. Бывшій адъютанть, въ генеральскомъ чинъ, въ настоящее время живетъ и здравствуетъ и объщаетъ достигнуть глубокой старости.

Въ продолжении многихъ льтъ Александръ Александръ Досевитъ Щос-Андреевичъ Шостакъ былъ любимцемъ одесситовъ. Сначала онъ, въ чинъ полковника, занималъ постъ полиціймейстера. Красивая, молодцоватая фигура, доброта сердечная, любезное и въжливое обращение съ публикой очаровывало всъхъ, имъвшихъ съ нимъ какія-либо сношенія.

Упрекали его въ единственной слабости,любви къ карточной игръ и притомъ азартной. Между прочимъ припоминаю случай, надълавший въ свое время много шуму въ городъ. Въ Одессу прівхаль изъ Москвы знаменитый игрокъ Н -съ. Устроивъ квартиру при роскошной обстановкъ, онъ завелъ у себя нъчто вродъ игорнаго дома.

Полиціймейстеръ Шостакъ не только глядълъ сквозь пальцы на это заведение, но и самъ изподтишка принималь участіе въ игръ. Н-съ металь банкъ очень счастливо и многіе изъ партнеровъ въ томъ числъ и Шостакъ, сильно пострадали. Такое постоянное счастье становилось подозрительнымъ, не смотря на почтенный видъ хозяина и роскошную обстановку. Полиціймейстеръ, которому извъстны были всъ игорные вертепы и шулера, пригласилъ къ себъ одного изъ артистовъ въ этомъ деле, одель его прилично и повезъ съ собою на вечеръ къ Н су. Послѣ нѣкотораго времени артистъ, слѣдившій внимательно за игрою, убѣдился, что дѣло не чисто и понялъ въ чемъ заключается кунсштюкъ, о чемъ и сообщилъ по секрету Шостаку.

Въ доказательство онъ сообщилъ ему впередъ, какая карта будетъ дана и какая бита. Убъдившись въ истинъ словъ артиста, Шостакъ сообщилъ объ этомъ пріятелю, богатому человъку и страстному игроку, г. Волохову.

Послѣ новой перетасовки картъ и срѣзки банкометомъ, артистъ сообщилъ Шостаку, что навърное первою картою будетъ дана дама. Тогда Волоховъ поставилъ на даму тридцать тысячъ рублей. Банкометъ видимо сконфузился, но не потерялся. Получивъ колоду картъ онъ заявиль, что не будеть метать, пока не увидить всъхъ денегъ на столъ, и зная что Волоховъ при себъ такой суммы не имъетъ, собрался даже перетасовать колоду. Тогда вмѣшался Шостакъ, уже какъ полиціймейстеръ, и не позволилъ дотронуться до колоды уже приготовленной. Начались пререканія. Кончилось темъ, что полиціймейстеръ потребоваль, чтобы приготовленная колода карть оставалась нетронутою до того времени, пока Волоховъ не представитъ всю требуемую сумму.

Такъ какъ дѣло происходило ночью, банкъ былъ запертъ, то деньги могли быть представлены только на слѣдующій день. Это однако не остановило рѣшенія. Полиціймейстеръ, при свидѣтеляхъ обвернулъ въ бумагу и опечаталъ приготовленную колоду картъ, положилъ ее въ ящикъ стола, который тоже опечаталъ своей печатью и

взялъ себъ ключъ. Для надзора возлъ стола были поставлены квартальный надзиратель и два городовыхъ.

Всѣ свидѣтели этой процедуры собрались на другой день въ условленный часъ въ квартиру Н—са; деньги Волоховымъ были доставлены и при всѣхъ былъ распечатанъ столъ и карты. Началась игра. Можно себѣ представить тревожное состояніе заинтересованныхъ лицъ и напряженное вниманіе свидѣтелей.

Дама трефъ дана была въ соникахъ. Н—съ проигралъ. Оказалось, что онъ не въ состояніи былъ уплатить всей проигранной суммы. Продана была вся богатая обстановка квартиры, а Саша Н—съ исчезъ изъ города.

А. А. Шостакъ, произведенный въ генералы, состоялъ нъкоторое время одесскимъ комендантомъ, а потомъ назначенъ былъ наказнымъ атаманомъ дунайскаго казачьяго войска.

Въ то время Дунай составляль границу Россіи съ Турціей. Изъ трехъ гирлъ Дуная, при впаденіи въ Черное море, Турціи принадлежало Сулинское гирло, Россіи—Килійское, а Георгіевское было нейтральнымъ. Сзади Килійскаго гирла находился островъ Лети, принадлежавшій Россіи. Состоя на рубежѣ, на карантинномъ положеніи, онъ охранялся карантинной стражей и казаками, а потому оставался необитаемымъ. Единственное жилище —домикъ лѣсника. При такихъ условіяхъ островъ этотъ, покрытый частью дубовымъ лѣсомъ на холмахъ, съ большими прогалинами, частью камышевыми плавнями, — переполненъ былъ всякаго рода дичью. Козы дикія рос-

томъ почти съ теленка (Даніельки) водились тамъ въ громадномъ количествъ. Появлялись иногда олени, перебъгавшіе зимою по льду изъ Балканскихъ горъ. Въ камышевыхъ плавняхъ, длиною въ 40 верстъ, бродили стада дикихъ свиней, а по опушкамъ лъса—дикіе кабаны - одиночки громадныхъ размъровъ; кромъ того, лисицы, зайцы, барсуки, а въ ръкъ—выдры и стада лебедей и дикихъ гусей, проводившихъ здъсь зиму.

Генералъ Шостакъ, страстный охотникъ, освъдомившись о всемъ вышеизложенномъ и пользуясь своимъ правомъ посъщать островъ Лети, предложилъ своимъ знакомымъ изъ одесскихъ охотниковъ отправиться туда вмъстъ съ нимъ на охоту.

Окота на фетровъ Лоти. Охотниковъ набралось всего шесть человъкъ: генералъ Шостакъ, ротмистръ гвардіи Безобразовъ, отставн. кирасиръ Терпелевскій, одесскіе купцы И. Мъшковъ и Адольфъ Гуровичъ и я. Дъло происходило въ концъ января. Не смотря на зимнее время и предшествовавшіе сильные морозы, вдругъ наступила оттепель и даже накрапывалъ мелкій дождикъ. Отправились мы послѣ объда по дорогѣ къ г. Овидіополю на почтовыхъ саняхъ, тройками. Къ вечеру мы пріъхали туда.

Почтовыя станціи въ то время держаль извъстный силачь Пономарев, поборовшій въ Одессъ, на сценъ, знаменитаго французскаго атлета Дюпюи. На станціи, напившись чаю съ большимъ количествомъ рома, компанія потребовала запрягать лошадей. Предстоялъ переъздъ черезъ лиманъ до г. Аккермана, 9 верстъ, по льду. Пономаревъ объявилъ намъ, что хотя ледъ еще толстъ, но вслыдствие оттепели и дождя сныгь растаяль и сверхъ льда идетъ на четверть аршина вода; дороги никакой не видно, а сбившись въ сторону, можно попасть въ море, не говоря о томъ, что существуютъ проруби, которыхъ ночью трудно замътить. Поэтому онъ считаетъ перевздъ опаснымъ, не беретъ на себя отвътственности, да при томъ и ямщики не захотятъ ъхать. Несмотря на всь убъжденія, наша компанія, находившаяся въ веселомъ настроеніи духа, рѣшилась ѣхать, пообъщавъ ямщикамъ по цълковому на водку. Изъ станціи отъ вхало пятеро саней. Въ первыя сани посадили повара и лакея Безобразова, съ провизіей. На вторыхъ саняхъ ѣхали главные храбрецы-Безобразовъ и Терпелевскій, въ третьихъя съ Исленьевымъ, въ четвертыхъ-Мъшковъ и Гуровичъ, и въ послъднихъ, по нашему настоянію, Шостакъ съ адъютантомъ. Подътхавъ къ берегу лимана и взглянувъ на безконечную массу воды, петербургская прислуга Безобразова ръшительно отказалась вхать впередь, и сани отъвхали въ сторону. У саней Безобразова что-то приключилось и ямщикъ слъзъ и сталъ поправлять. Сзади слышались крики: "Пошелъ! пошелъ!" Нечего было далье ждать и пришлось мнь съ Исленьевымъ такть первыми. Послъ нъсколькихъ скачковъ, коренная пробила ногой ледъ, но тотчасъ вытащила ногу, и вся тройка понеслась вскачь по водъ. Ямщикъ держался по прямому направленію на огоньки, виднъвшіеся по ту сторону лимана въ Аккерманъ. Рисковали мы болье всего попасть въ одну изъ прорубей, имъвшихся у береговъ для ловли рыбы. На всякій случай, не

обращая вниманія на холодъ, мы поснимали шубы. Лошади попались добрыя, и черезъ 20 минутъ мы были уже на противоположномъ берегу. За нами следовала остальная компанія. Дальнейшій путь прошель благополучно до берега Дуная. Хотя морозило и узкій рукавъ Дуная быль покрытъ льдомъ, намъ заявили мъстные рыбаки, что ледъ тонокъ и перевздъ опасенъ. Изъ предосторожности, лошадей выпрягли и повели въ рукахъ, сани потащили рыбаки, а мы перешли пъшкомъ. Припоминаю, какъ я хохоталъ, ъхавши послъднюю станцію съ Терпелевскимъ. Этотъ господинъ, громаднаго роста, широкоплечій, толстякъ, сильно страдаль зубной болью и ужасно стональ. Ямщикъ-великороссъ нъсколько разъ оглядывался на него; наконецъ, пробормоталъ такъ, что мы слышали: "Ишь какой! На шев хотъ ободья гни, а не сутерпитъ !" Прибывъ къ вечеру въ избу лъсника, мы тамъ расположились ночевать. Напившись чаю, опять съ хорошей порцією рому, затьяли играть въ карты. Уже поздно ночью кончили мы игру, и по картамъ-же опредълили очередь, гдъ кому стоять во время облавы.

Къ намъ присоединились казаки со сворою гончихъ собакъ. На слъдующее утро мы вышли на охоту, оставивъ дома одного казачьяго эсаула для надзора за прислугою и провизіею. Едва вошли мы въ рощу, какъ гончія залаяли и со всъхъ сторонъ начали выбъгать дикія козы по одиночкъ и пълыми группами. Всъ мы сгоряча разбрелись въ безпорядкъ, и послышались выстрълы. Дичь, которую никогда не тревожили, казалась болъе удивленною, чъмъ испуганною. Я, какъ молодой

охотникъ, видъвшій въ первый разъ дикихъ козъ, совершенно растерялся. Витсто того, чтобы стртлять, мнь хотьлось поймать ихь руками. Замьтивъ, какъ коза спряталась въ ближайшій кустъ, я подкрадывался и, полойдя ближе, къ удивленю, козы въ немъ уже не заставалъ. Наконецъ, охоту привели въ порядокъ. Стрълки становились по нумерамъ на опушкъ рощи, а въ средину запускали гончихъ. Лисицы и зайцы выскакивали изъ подъ самыхъ ногъ, но по нимъ запрещено было стрълять, чтобы не спугнуть козъ. Застръливъ штукъ 15 козъ, мы отправились домой объдать. Хотя поваръ Безобразова быль артисть, но, какъ извъстно, свъжая коза отвратительна, и въ первый день козы мы не вли; намъ приготовили только превкусный борщъ изъ дикаго поросенка. Ко всеобщему неудовольствію, оказалось, что половина ведернаго боченка Марсалы выпита. Раскраснъвшаяся физіономія толстаго эсаула служила ясной уликой.

На другой день отправились мы въ камыши на дикихъ кабановъ. Большаго пространства, по малочисленности охотниковъ, мы занять не могли. Сначала всъ стали по номерамъ; но когда послышался въ камышъ шумъ и хрюканье, охотники какъ-то невольно сошлись по два и по три.

Эта охота была неудачною. Изъ небольшаго, захваченнаго облавою участка, стада свиней съ шумомъ и хрюканьемъ шарахнулись въ глубь камышей и мы только слышали этотъ шумъ, а свиней даже и не видъли.

Застръливъ еще нъсколько зайцевъ и дикихъ гусей мы поспъщили вернуться въ Одессу, пока

не тронется ледъ на лиманѣ. При обратномъ переѣздѣ стояла морозная погода и мы вернулись благополучно. За охотой послѣдовали въ Одессѣ званные обѣды. Каждый, кому посылали дикую козу, считалъ своею обязанностью пригласить охотниковъ на обѣдъ.

Островъ Лети, послѣ Крымской войны, вмѣстѣ съ южной частью Бессарабіи перешелъ во владѣніе Румыніи и только послѣ турецкой войны 1877 года возвращенъ Россіи.

Ильничь и Соноловъ.

Въ продолжении нъсколькихъ десятковъ лътъ въ одесскомъ обществъ Ильинъ и Соколовъ, не занимая высокихъ должностей, пользовались громаднымъ авторитетомъ. Хотя они не состояли между собою въ родствъ, но почему-то всюду появлялись вмъстъ. Званные объды, ученыя бесъды, пирушки, литературные вечера и благородные спектакли не обходились безъ присутствія Ильина и Соколова. Оба были очень умные, всезнающіе, съ честныйшимь и благородныйшимь направленіемъ, каламбуристы, ораторы и тончайшіе гастрономы. Соколовъ былъ знатокомъ театральнаго дъла. Онъ былъ командированъ, какъ было сказано выше, въ Москву и С. Петербугъ для образованія русской труппы и кордебалета и выполнилъ блестящимъ образомъ свое поручение. Ильинъ отличался необыкновенною памятью и начитанностью. Въ особенности хорошо онъ зналъ генеалогію всёхъ русскихъ дворянскихъ родовъ. Онъ былъ нъчто вродъ энциклопедического словаря. За всякими справками по исторіи и хронологіи обращались къ Ильину. Онъ превосходно играль въ карты, во всъ коммерческія игры, но

не пользовался своимъ превосходствомъ и всегда игралъ по маленькой. Гастрономическій авторитетъ онъ заслужилъ какъ собутыльникъ Пушкина и графа Самойлова въ знаменитомъ ресторанъ Отона, воспътомъ Пушкинымъ. Мнъніе Ильина и Соколова о качествъ вина, повара и ресторана, —ръшало участь обсуждаемыхъ предметовъ.

Соколовъ, толстякъ и полнокровный, окончилъ жизнь мгновенно, апоплексическимъ ударомъ. Ильина постигла трагическая участь.

Его пріятель, князь Гагаринъ, получилъ мѣсто губернатора въ Кутаисѣ и пригласилъ къ себѣ Ильина чиновникомъ особыхъ порученій. Въ это время въ Кутаисѣ оканчивался судъ надъ княземъ Дадешкаліани, и рѣшеніе, неблагопріятное, должно было быть объявлено ему оффиціально. Князь Дадешкаліани, вполнѣ восточный человѣкъ, добрякъ, но вспыльчивый, заявилъ, что не совѣтуетъ никому принимать на себя обязанность объявлять ему подобное рѣшеніе. Съ княземъ Гагаринымъ онъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ и умолялъ князя не принимать на себя этого порученія.

Гагаринъ однако не послушался, такъ какъ подобное съ его стороны дѣяніе было-бы во первыхъ признакомъ трусости, а во вторыхъ, уклоненіемъ отъ его обязанности. Гагаринъ вызвалъ кн. Дадешкаліани къ себѣ въ кабинетъ для объявленія рѣшенія, полагая, что такимъ способомъ, безъ свидѣтелей, рѣшеніе это будетъ менѣе оскорбительно и непріятно.

Едва окончилъ онъ чтеніе, какъ Дадешкаліани пырнулъ его шашкой въ животъ. Гагаринъ

Киязь Қадошиаліан убійца.

отчаянно вскрикнулъ. Находившіеся въ передней полицейскіе должны были слышать этотъ крикъ, но, въроятно, побоялись придти на помощь. Прибъжаль изъ сосъдней комнаты Ильинъ и бросился на Дадешкаліани, обнявъ его сзади руками. Началась отчаянная борьба, свидътелемъ которой былъ истекавшій кровью князь Гагаринъ. Дадешкаліани быль атлеть, но Ильинь тоже здоровенный мужчина. Наконецъ, Дадешкаліани, освободивъ правую руку, сталъ рубить шашкою по рукамъ Ильина. Ильинъ выпустилъ противника и бросился бъжать. Дадешкаліани, преслъдуя сзади, сталь рубить его шашкою по головъ. Отсъкъ уши и щеки. Ильинъ успълъ добъжать къ умывальнику и началъ обливать голову водой. Здъсь его и доконали. Затъмъ Дадешкаліани бросился къ выходу. По дорогъ онъ убилъ повара и нъсколькихъ попавшихся на встръчу человъкъ. Выбъжавъ на улицу, онъ заперся въ какомъ-то домь. Потребовалась цълая рота солдать, чтобы овлальть имъ.

Одесевіе чудани, по теперешнему психовати. Александръ Манедонскій. Первый изъ одесскихъ психопатовъ, котораго я видълъ, будучи почти ребенкомъ, извъстенъ былъ подъ именемъ "Александра Македонскаго." Болгаринъ по національности, изъ порядочной семьи, онъ считалъ себя царемъ Александромъ Македонскимъ. Расхаживалъ онъ по улицамъ въ красномъ костюмъ съ конической шляпой, увъшанной погремушками и съ длиннной палицей, украшенной разноцвътными флагами. Сопровождала его обыкновенно толпа уличныхъ мальчишекъ, отъ которыхъ онъ по временамъ отбивался палицей. Остановившись гдъ нибудь на

площади, онъ, обращаясь къ публикѣ, декламировалъ на непонятномъ языкѣ. Милостыни онъ никогда не просилъ, держалъ себя важно и спокойно, а потому и полиція оставляла его въ покоѣ.

Вутыровій.

Другой психопать быль богатый домовладьлець Бутырскій. Ему все мнилось, что ему въ роть собирается вскочить чертикь, поэтому онъ всегда ходиль и вздиль, обвязавь роть платкомь. Кромв этой странности, встрвтивь на перекресткв улицы одинь изъ многочисленныхь, въ то время существовавшихь деревянныхъ колодцевь, онъ почему-то считаль долгомь трижды объвхать вокругь колодца и только послв этого пускался въ дальнвйшій путь.

Довари.

Тоже въ продолжении многихъ лътъ видъли на одесскихъ улицахъ одного учителя, кажется, греческаго языка, г. Девари, одътаго какъ лътомъ, такъ и зимой, въ черный фракъ, съ цилиндромъ на головъ. Наконецъ, старожилы одесскіе помнятъ бродившаго по улицамъ пожилого господина, полной комплекціи, съ гордой и насмѣшливой улыбкой на лицъ, одътаго въ разнаго рода платья, одно сверхъ другаго. Сюртукъ, на немъ-фракъ, а сверху опять пиджакъ и т. п.; все это старое грязное и оборванное. Господинъ этотъ, по фамиліи Зиминъ, происходилъ изъ дворянъ-помѣщиковъ, получилъ университетское образование и владълъ значительнымъ помъстьемъ въ Херсонской губерніи. Уже съ молодыхъ льтъ началь онъ чудить и безтолково тратить деньги. Напримъръ, у него была страсть къ жилетамъ. Онъ мнв показываль ихъ 50 штукъ, изъ коихъ самый дорогой въ 300 р. былъ покрытъ арабесками, вышитыми

Зиминъ.

мелкимъ жемчугомъ. Когда зимой свъжіе огурцы платились, какъ ръдкость, по 1-му рублю штука, онъ ихъ покупалъ, но не для себя, а для своего лакея. Идеаломъ его былъ австрійскій магнатъ князь Эстергази, который заказалъ себъ золотыя шины на колеса въ каретъ. "Вотъ вкусъ, вотъ изящество! Вотъ человъкъ, который умъетъ жить!"—восклицалъ Зиминъ.

Живя въ своей деревнѣ, онъ производилъ надъ собою разные опыты. Однажды заѣхалъ къ нему по дорогѣ отдохнуть и покормить лошадей знакомый и пріятель, помѣщикъ Кардамичъ. Входитъ въ залу и видитъ посреди комнаты гробъ. Горятъ свѣчи и дьячекъ читаетъ надъ гробомъ молитву. Удивленный Кардамичъ перекрестился и сталъ подходить къ покойнику. Вдругъ изъ гроба приподнимается фигура Зимина.—"А, здравствуйте Сергѣй Дмитричъ, какъ поживаете, садитесь пожалуйста".—"Что вы, Богъ съ вами, что вы дѣлаете съ собою?"—"А вотъ хочу испытать, какое чувство въ человѣкѣ, когда онъ близокъ къ смерти и скоро долженъ лежать въ гробу".

Потерявъ все состояніе, Зиминъ долго существовалъ письменнымъ трудомъ. Обладая большими знаніями и владѣя искустно перомъ, онъ исполнялъ по заказу разные проекты и литературныя статьи. Состарѣвшись и потерявъ зрѣніе, онъ впалъ въ нищету, и хотя не просилъ, но принималъ милостыню, расхаживая по улицамъ въ оборванномъ платъѣ и въ калошахъ или валенкахъ вмѣсто сапогъ.

И въ этомъ положеніи Зиминъ не покидалъ своихъ старыхъ привычекъ. Получивъ хорошую

подачку, онъ немедленно отправлялся въ ближайшій ресторанъ или кондиторскую и требоваль самыя дорогія гастрономическія блюда или сладости, причемъ издерживалъ всю полученную сумму. Наконецъ, дворяне, по складчинъ, наняли ему годовую квартиру съ продовольствиемъ, въ которой онъ и окончилъ свое существование, доживъ до глубокой старости.

Въ концъ сороковыхъ годовъ жилъ въ Одес- Дуэль Конпос съ молодой человъкъ лътъ 20, сынъ богатаго помъщика Бессарабіи и Херсонской губ., Петръ Ивановичъ Кешко, дедъ теперешняго сербскаго короля Александра.

Въ то-же время гостилъ въ Одессъ г. Мартыновъ, братъ Мартынова, убившаго на дуэли поэта Лермонтова, тоже отличный стрелокъ и дуэлистъ-Кешко жилъ при довольно богатой обстановкъ и тратилъ много денегъ. Въ одной съ нимъ квартиръ жилъ и пріятель его, капитанъ генеральнаго штаба С-въ. У Кешко часто по вечерамъ собиралась молодежь играть въ карты и случалось нъсколько разъ, что Мартыновъ, проигравъ Кешко значительную сумму, долго не платилъ. Кешко ждалъ терпъливо и никогда не выражалъ по этому поводу неудовольствія. Однажды, играя у Мартынова, Кешко проигралъ ему значительную сумму и тоже не могъ ее заплатить ни тотчасъ, ни даже на другой день. Онъ, впрочемъ, считалъ себя вправа такъ поступить, соображаясь съ тамъ, какъ не разъ уже поступалъ съ нимъ Мартыновъ. Однако сей последній почему-то погорячился и послалъ Кешко оскорбительное письмо. Быть можетъ юноша и оставилъ-бы это безъ послъдствій,

но пріятель его, С –въ, увърилъ, что подобнаго оскорбленія порядочный человъкъ не долженъ оставить безъ удовлетворенія.

Послѣ дальнѣйшихъ взаимныхъ оскорбленій на бумагѣ, послѣдовалъ со стороны Мартынова вызовъ на дуэль. Бѣдный молодой человѣкъ, не умѣвшій вовсе стрѣлять изъ пистолета, поставленъ былъ въ грустное положеніе, сравнительно съ извѣстнымъ стрѣлкомъ и дуэлистомъ, но отступить не дозволяло самолюбіе и дуэль состоялась.

Не принимая участія въ качествъ секунданта, я, однако, какъ пріятель, присутствоваль въ сторонъ при этой сценъ. Дъйствіе происходило въ старомъ Ботаническомъ саду. Разстояніе опредълено было въ 25 шаговъ. Послъ 5 шаговъ съ каждой стороны- назначенъ былъ барьеръ. Первый подошедший къ барьеру имълъ право стрълять въ противника. Мартыновъ, предполагая, что на разстояніи 20 шаговъ Кешко навърное промахнется, не трогался съ своего мъста, намъреваясь послъ выстръла противника подойти съ своей стороны къ барьеру и уже на разстояніи всего 15 шаговъ, при своемъ искусствъ, пустить пулю въ какую угодно часть тъла, по своему усмотрънію. Судьбъ угодно было, однако, распорядиться иначе. Взволнованный Кешко быстро подошель къ барьеру и выстрълилъ почти не цълясь Пуля попала въ правую руку противника. Мартыновъ вътотъ-же моментъ выстрѣлилъ раненою рукою и, конечно, промахнулся. Послъ этого одесская публика, отправлявшаяся гулять на бульваръ, долго видъла у раствореннаго окна нижняго этажа С.-Петербургской гостинницы, въ живописной позъ, съ подвязанной рукой интереснаго дуэлиста.

Одосовое

Въ высшей степени замъчательно и достойно уливленія все происшедшее въ Одессъ, въ продолженіе стольтняго существованія, относительно мъстнаго общества.

Не знаю временъ Дюка де-Ришелье и графа Ланжерона, но могу утвердительно сказать, что съ самаго начала и до конца служенія князя Михаила Семеновича Воронцова въ званій генералъгубернатора, грязная и пыльная Одесса видъла самое многочисленное аристократическое общество. Присутствіе въ городъ богатыхъ дворянскихъ семействъ содъйствовало процвътанію торговли въ магазинахъ, ресторанахъ, театральныхъ сборовъ и т. п. Извощики, прислуга и вообще бъдный классъ народа благоденствовалъ не только отъ хлѣбной торговли, но и отъ щедрости богатыхъ людей, привыкшихъ сорить деньгами. Съ развитіемъ городскаго благоустройства, въ городъ нашъ стали прибывать со всъхъ концовъ Россіи и даже изъ заграницы больные, хроники, умопомъщанные и всякій бъдный людъ, особенно изъ евреевъ, желающій заполучить что-нибудь, но никакъ не раздавать. Для богатыхъ людей, до устройства великольпнаго новаго городскаго театра, ничего привлекательнаго въ Одессъ не представлялось. Начиная съ семидесятыхъ годовъ, общественная жизнь въ Одессъ стала падать и сократилась до нуля.

Число аристократическихъ и богатыхъ дворянскихъ семействъ въ Одессъ измънилось отчасти вслъдствіе отмъны запрещенія польскимъ магнатамъ западныхъ губерній проживать въ Варшавѣ и Кіевѣ, а также убытковъ, понесенныхъ дворянствомъ послѣ освобожденія крестьянъ.

Къ тому-же въ нашихъ мѣстныхъ газетахъ, въ противуположность всѣмъ европейскимъ газетамъ, часто появлялись статьи, въ которыхъ родной городъ представлялся въ самомъ безобразномъ видѣ, чѣмъ, понятно, отбивалась охота у богатыхъ рантьеровъ въ немъ селиться.

Нельзя сказать, чтобы и теперь не было въ Одессъ милліонеровъ и много весьма почтенныхъ семействъ, но не имъется такого дома, которыйбы принималъ у себя и соединялъ все одесское общество. Существуютъ отдъльные кружки, между собою незнакомые.

Графъ, а потомъ князь М. С. Воронцовъ, аристократъ въ полномъ смыслѣ, состоявшій въ родствѣ съ высшей аристократіей въ Россіи и въ Англіи, владѣя громаднымъ состояніемъ, живя открыто, на широкую ногу, привлекалъ въ Одессу аристократовъ и богатыхъ людей изъ всей Россіи. Княгиня Воронцова, урожденная графиня Браницкая, съ своей стороны, тоже привлекала въ Одессу польскихъ магнатовъ. Постоянные пріемы, обѣды и балы въ салонахъ князя Воронцова соединяли и знакомили между собою все, что было порядочнаго въ Одесскомъ обществѣ.

Гостепримство и любезность хозяевъ превышали всякія похвалы. Въ одномъ случать князь былъ менте любезенъ, — это въ отношеніи курящихъ. Самъ онъ, какъ англоманъ, не курилъ и не переносилъ табачнаго дыма. По окончаніи званнаго объда онъ обыкновенно обращался къ муж-

чинамъ съ слъдующею фразою: "Господа, кто имъетъ скверную привычку курить, прошу въ отдъльную комнату". Послъ такого приглашенія курящихъ не оказывалось.

Кромъ дома князя Воронцова, въ Одессъ проживали нъсколько семействъ богатыхъ дворянъпомъщиковъ, соперничавшихъ съ Воронцовымъ въ русскомъ хлъбосольствъ. Эти дома были господъ Куликовскаго и Иваненко.

Не только въ пріемные дни, но и ежедневно хорошіе знакомые могли безъ приглашенія являться къ завтраку, объду и ужину. Всегда находилось мъсто и приборъ для каждаго. Къчислу домовъ, жившихъ открыто въ Одессъ, на моей памяти, въ продолжени болье 30 льтъ, могу поименовать слъдующие: князя Воронцова, гг. Куликовскаго, Иваненко, Пуля (негоціантъ), Исленьева (откупщика), графа Толстаго, Скаржинскаго (свой бальный оркестръ), Кирьяковыхъ, князя Манукъ-Бея, Абазы (откупщикъ), Папудова, барона Мааса, графа Лидерса, князя Барятинскаго, князя Гагарина, генерала Марини, генерала Пущина, помъщика Родзянко (музыкальная семья: О-ти льтъ Андрей Родзянко давалъ концерты на фортеньяно), князя Кудашева, барона Бервича, генерала Семеки, г. Вассала, Сикара, Тройницкаго, Чарноскаго, Инглези, Ралли, Маразли, Мавро-Кордато, Зарифи, Цицинія, Севастопуло, Мавро-Біази, Вучетича, Рафаловича и Бродскихъ. Кромъ этихъ домовъ, проживали въ Одессь гг. Нарышкины, Шуазель, графъ Потоцкій, графъ Апраксинъ, князь Четвертинскій, маркизъ Паулуччи, Милорадовичи, князья Голицыны, князья Кантакузины, графъ Браницкій, Столыпинъ, кн. Кутаисовъ, Кудрявцевы, графиня Алопеусъ, князь Абамеликъ, графъ Тышкевичъ, Курисъ, баронъ Рено, генералъ Фонтонъ, Митьковъ, Минчіаки, Аркудинскіе, Чарномскіе и много другихъ семействъ, принадлежавшихъ къ высшему кругу общества.

Изъ начальствующихъ лицъ жили болѣе или менѣе открыто, послѣ князя Воронцова, генералъгубернаторы: графъ Коцебу, графъ Тотлебенъ, Дрентельнъ, Гурко и Роопъ; градоначальники: Крузенштернъ, Бухаринъ, Гудимъ-Левковичъ и графъ Левашовъ; городскіе головы: Папудовъ, Кортацци, Новосельскій и Маразли.

Одесовіе

Къ числу одесскихъ львовъ можно отнести прежде всего нѣкоторое время гостившаго въ Одессѣ извѣстнаго во всей Россіи графа Самойлова. Красавецъ лицомъ, отлично сложенный, превосходный стрѣлокъ, танцоръ, искустный во всѣхъ тѣлесныхъ упражненіяхъ, съ высшимъ образованіемъ, онъ былъ героемъ дня во всѣхъ аристократическихъ салонахъ. При всѣхъ своихъ превосходствахъ графъ Самойловъ вовсе не былъ Донъ-Жуаномъ. Онъ предпочиталъ холостые кутежи въ обществѣ дамъ полусвѣта. Память объ этой личности сохранилась навсегда у тѣхъ, кто его однажды видѣлъ.

За симъ въ Одессъ считались львами старшины перваго одесскаго клуба (въ домъ барона Рено) господа Моршанскій, Исленьевъ и князь Александръ Кантакузенъ (мужъ красавицы). Моршанскій былъ не особенно красивъ, но отличался выразительнымъ лицомъ, стройнымъ станомъ и величественною осанкою. Онъ одъвался съ особеннымъ шикомъ и былъ законодателемъ модъ. Носили à la Моршанскій плащи, шляпы и жилеты; въ магазинахъ продавали папиросы à la Моршанскій и т. п. Исленьевъ, вовсе не красивый лицомъ, отличался ростомъ, тълосложеніемъ и былъ ловкій танцоръ. Князь А. Кантакузенъ, средняго роста, очень красивый лицомъ, съ великолъпною черною окладистою бородой, изящно одъвался и слылъ хорошимъ танцоромъ.

Послѣ вышепоименованныхъ лицъ, въ одесскомъ обществѣ выступали въ качествѣ львовъ: графъ Ильинскій, Александръ Вассаль, г. Вучетичъ, адъютантъ Е. В. Богдановичъ, кавалергардъ Киріяковъ и отставной гусаръ Гирсъ, отличный танцоръ, дирижировавшій танцами на всѣхъ балахъ. Въ одесскихъ гостинныхъ самыми остроумными и забавными собесѣдниками считались, послѣ Щербинина, гг. Ильинъ, Соколовъ и Жеромъ Низгурицеръ, до сего времени проживающій въ Одессѣ.

Во времена графа и князя Воронцова, за мою память, считались въ Одессъ львицами и красавицами: г-жа Щербинина, жена состоявшаго при Воронцовъ чинов. особ. порученій, княгиня Голицына (Эсмеральда) и княгиня Марія Кантакузенъ (урожд. бар. Рено), жена князя Александра, впослъдствій княгиня Барятинская, княгиня Гагарина (жена князя Петра), г-жа Папудова, г-жа Ческини (жена австрійскаго консула), княгиня Манукбей, г-жа Столыпина, г-жа Юрьевичъ (урож. Баршевская, вторично вышла замужъ за П. Ро-

доканаки), баронесса Бервигъ и графиня Лидерсъ-Веймарнъ.

Красавицы.

Къ числу одесскихъ красавицъ слъдуетъ прежде всего отнести г жу Швейковскую (урожд. Лахманъ). Подобной красавицы мнъ болье не случалось встръчать во всю жизнь. Красавицей она слыла не только въ Одессъ, но и въ С.-Петербургь, и въ Парижь. Говорили, что императоръ Наполеонъ III былъ къ ней неравнодушенъ. Овдовъвъ, она вторично вышла замужъ за маркиза де-Ноайль. Очень красива была и сестра ея, графиня Пршездецкая. Изъ польскаго общества были еще красавицы графиня Тышкевичъ, графиня Бълинская (урожд. Русяновская), съ замъчательной длины золотистою косою, и г-жа Грабянка. Кромъ поименованныхъ уже дамъ, считались красавицами и красивыми: г-жа Абаза, Савельева, д-ца Короева, дъвицы Маврокордато – одна изъ нихъ блондинка, съ голубыми глазами (г-жа Севастопуло), другая — брюнетка, съ большими черными глазами и волосами цвъта вороньяго крыла (г-жа Родоконаки), д-цы Трико (впоследствии г-жи Линкъ и Филипенко), г-жи Цицинія, Зарифи, маркиза Паулучи (урожд. Мартынова), д. ца Сикаръ (впослъдствій кн. Кантакузенъ - Сперанская), г жи Вучетичъ, Чарномская, Смольянинова и Починская (урожд. кн. Крапоткина) и т. д.

Красавци.

Изъ мужчинъ къ числу красавцевъ прежде всъхъ слъдуетъ отнести офицера кирасирскаго орденскаго полка Ольховскаго. Къ сожалънію, онъ въ молодыхъ еще лътахъ былъ убитъ на Кавказъ въ сраженіи подъ Дарго. Въ такомъ-же родъ блондинъ, высокаго роста, бълолицый и румяный

былъ Болеславъ Маркевичъ. Затъмъ появился въ одесскомъ обществъ красавецъ—кавказскій офицеръ, въ черкесскомъ костіомъ, г. Гербель. Онъ увезъ изъ Одессы красавицу, итальянскую актрису Гвардуччи. Въ числъ красивыхъ молодыхъ людей можно еще поименовать князя Петра Гагарина, И. И. Куриса, Г. Г. Маразли и Александра Маврокордато. Изъ студентовъ были красавцы: Лачиновъ и Александръ Родзянко.

Basu

Послѣ временъ Воронцова самымъ блестящимъ періодомъ одесскаго общества были конецъ 50-хъ и начало 60 хъ годовъ. Всъмъ старожиламъ памятны балы въ домахъ гг. Скаржинскихъ, Абазы, Папудова и графа Лидерса, а также рауты и музыкальные вечера у графа Толстаго. Самымъ большимъ хлѣбосольствомъ отличались балы, объды и ужины у Абазы. Помню-на одномъ балъ былъ устроенъ дамскій буфетъ въ большомъ павильонъ, унизанномъ кистями сухаго винограда - малаги. Шампанскаго, обыкновенно, — разливное море. Танцами дирижировали: Кирьяковъ, Богдановичъ и Гирсъ. Въ особенности памятны костюмированные балы. На этихъ балахъ, у Абазы, Папудова и графа Лидерса, не бывало костюма дешевле тысячи рублей, а большинство отъ 3 до 5 тысячъ, не считая драгоцънныхъ камней. На балъ Абазы припоминаю великольпные костюмы: самого хозяина—А. М. Абаза -- турецкій, залитый золотомъ, и жены его-Е. А. Абаза-прелестный костюмъ одалиски. Г. Криворотовъ явился въ костюмъ, на которомъ, какъ увъряли, было навъшено на 100 тысячь рублей брилліантовь и другихь драгоцінныхъ камней. На балъ у Папудова, который повторился у графа Лидерса, отличались красотою и роскошью костюмы князя и княгини Баратынскихь—русскихъ бояръ. Замѣчательна была кадриль, составившаяся изъ слѣдующихъ костюмовъ: Солнце—г-жа Папудова, кавалеръ ея Фебъ—баронъ Бервичъ; Полумѣсяцъ—г-жа Севастопуло и кавалеръ—Турокъ—г. Кумбари; Ночь—баронесса Бервигъ и кавалеръ ея—Лѣсной бѣсъ—молодой графъ Толстой; Звѣзда—графиня Лидерсъ-Веймарнъ и кавалеръ ея—Морякъ. На одномъ балѣ появился "Воздухъ"—костюмъ до того прозрачный, что многія дамы тотчасъ уѣхали съ бала; зато рой мужчинъ окружалъ прелестницу.

Однако, какъ извъстно, не бываетъ и розъ безъ шиповъ. Такъ и въ нашемъ прелестномъ обществъ приключился скандальчикъ, надълавшій большой переполохъ. Появился въ салонахъ нъкій баронъ Минервини, итальянецъ, молодой человъкъ красивой наружности и съ пріятнымъ голосомъ-теноромъ. Впервые увидъли его на концерть, устроенномъ съ благотворительною цълью княгиней Воронцовой. Изъ благодарности за безкорыстное участіе княгиня пригласила его къ объду. Каждый принятый однажды въ домъ кн. Воронцова становился членомъ высшаго одесскаго общества. Баронъ Минервини, представившись всъмъ аристократамъ, сдълался въ скорости самымъ моднымъ кавалеромъ или, какъ говорятъ французы, "дамскимъ коклюшемъ". У насъ вообще аристократія питала большую слабость къ иностранцамъ. Вскоръ Минервини сдълался домашнимъ другомъ во многихъ самыхъ почтенныхъ

семействахъ, занималъ у новыхъ пріятелей деньги и зажилъ припъваючи.

Въ то-же время въ Одессъ оканчивалъ науки студентъ Волосатовъ. Посъщая часто итальянскую оперу, Волосатовъ влюбился до того въ одну изъ второстепенныхъ актрисъ, что ръшился предложить ей руку и сердце. Посъщая свою возлюбленную за кулисами, онъ часто встръчалъ тамъ барона Минервини, ухаживавшаго за той-же актрисой, но далеко не съ благородными намъреніями. Извъстно, что итальянцы вообще въ бесъдъ не разборчивы въ выраженіяхъ, и Минервини позволяль себъ говорить актрисъ всякія сальности. Волосатову это не понравилось и онъ ему наговорилъ дерзостей. Нахальный итальянецъ не остался въ долгу, и кончилось тъмъ, что Волосатовъ вызвалъ Минервини на дуэль. Нахалъ оказался, по обыкновенію, трусомъ и вызова не приняль. Вскорь посль этого въ театрь, въ партеръ, разыгралась слъдующая сцена.

Послѣ антракта, передъ поднятіемъ занавѣса, когда всѣ усѣлись по мѣстамъ, въ первомъ ряду креселъ преважно возсѣдалъ баронъ Минервини, лорнируя дамъ. Входитъ въ партеръ Волосатовъ и проходя возлѣ Минервини, отпускаетъ ему пощечину, которая, благодаря хорошему резонансу театра, раздалась на всю залу и конечно обратила всеобщее вниманіе. Баронъ Минервиви, не ожидая повторенія, вскочилъ съ своего кресла и выбѣжалъ изъ театра. Больше его въ Одессѣ и не видѣли. Тогда только стали наводить справки, что это за личность. По свѣдѣніямъ, имѣвшимся въ паспортномъ отдѣленіи одесскаго градоначаль-

ника оказалось, что онъ быль вовсе не баронъ, а просто Минервини, а по профессіи—комнатный живописецъ. Можно себѣ представить непріятное положеніе нашей аристократіи и въ особенности тѣхъ семействъ, въ которыхъ онъ состоялъ домашнимъ другомъ, при самыхъ интимныхъ отношеніяхъ.

Занятіе старой Хаджибейской краности.

Оканчиваю свои мемуары событіемъ, громаднаго значенія для нашего города, подробности коего мало кому извъстны. Событіе это совершилось ровно 17 льтъ тому назадъ. До того времени, впродолжении 10 лътъ, городское управленіе вело безплодную переписку съ разными министерствами о передачь въ распоряжение города мъстности, носившей название крппости, въ количествъ около 15 ти десятинъ земли, находившейся между окраиной города, Новой улицей, и дачей Ланжеронъ. Старая кръпость, Хаджибейская, давно уже была упразднена и вышла изъ въдънія военнаго министерства, но не была передана другому въдомству и оставалась неизвъстно кому принадлежавшею. Не смотря на это, военное въдомство намъревалось строить тамъ военную больницу, юнкерское училище и казармы. Въ такомъ случав, единственная, ближайшая къ дорогв возвышенная живописная мъстность, на которой городскіе жители въ знойные дни могли-бы подышать чистымъ морскимъ воздухомъ, была-бы занята больницей и казармами. Къ счастью случай помогъ городу избъгнуть этой опасности.

Послѣ неурожая 1874 г. и застоя въ торговлѣ, рабочій классъ отъ безработицы дошелъ до крайне бъдственнаго положенія. Во избѣжаніе

усилившихся преступленій, воровства и грабежа, городская дума вынуждена была придти на помощь голодавшему населению, и для этой цели ассигновала 10 тысячъ рублей на работы. Пріисканіе работъ возложено было на городскую управу, которая, съ своей стороны, возложила это на свое строительное отдъление. Завъдывавшій строительнымъ отдівленіемъ, членъ управы (О. О. Чижевичъ) не могъ пріискать для чернорабочихъ другихъ работъ, какъ земляныя, такъ какъ въ городъ подобныхъ работъ не находилось, то онъ предложилъ городской управъ разръшить провести широкую прямую дорогу изъ города къ дачь Ланжеронъ, мъсту общественныхъ гуляній и купаній. Получивъ разръшеніе думы и управы\*) при первой возможности, въ началъ весны 1874 года приглашено было 300 рабочихъ, розданы инструменты и приступлено къ работъ. Дорога проходила чрезъ старую Хаджибейскую кръпость. Срывали кръпостные валы, засыпали рвы и быстро двигались впередъ. Препятствій ни съ чьей стороны не предъявлялось, такъ какъ мъстность никому не принадлежала. Только когда рабочіе стали приближаться къ пороховому погребу Люблинскаго полка, прибѣжалъ къ члену управы командиръ полка Беграновъ и заявилъ, что по закону ближе 50 шаговъ къ пороховому погребу постороннимъ лицамъ подходить не дозволяется и что онъ прикажетъ часовому стрѣлять въ при-

<sup>\*)</sup> Приговоръ думы о проведении дороги къ дачв Ланжеронъ состоялся 7 февраля 1875 г. по баллотировкв большинствомъ 28 противъ 1-го чел.

ближающихся рабочихъ, тъмъ болъе, что они курятъ трубки и папиросы.

Начались переговоры, окончившеся соглашеніемъ перенести порохъ въ другое мѣсто, если погребъ будетъ построенъ на счетъ города. Такъ какъ сооружение погреба въ землъ стоило не дорого, то городская управа разрѣшила исполнить требованіе полковаго командира. Погребъ устроенъ подальше, въ него перенесенъ складъ пороха и работы по проведеню дороги продолжались и окончились ко времени наступленія полевыхъ работъ. Такимъ образомъ совершилось фактическое занятіе городомъ старой Хаджибейской крѣпости для общаго пользованія. Впоследствіи исправлявшій должность городскаго головы Г. Г. Маразли возымълъ счастливую мысль устроить въ этой мъстности юродской паркъ и въ виду ожидавшагопосъщения города Императоромъ Александромъ Николаевичемъ, повергнуть къ стопамъ Его Величества просьбу городскаго управленія: осчастливить городъ соизволеніемъ именовать паркъ "Александровскимъ". Для выполнения этого ръшенія изготовленъ былъ проектъ плана парка и построенъ, на одномъ изъ крѣпостныхъ валовъ, роскошный павильонъ, въ коемъ предполагалось преподнести планъ этотъ на благоусмотръніе Его Величества. Предложение это думою принято.

Послъ доклада Государю Императору ходатайства городскаго управленія, Его Величество изъявиль на это соизволеніе.

При самой торжественной обстановкъ, въ прекрасный осенній день (7-го сентября 1875 г.), при стеченіи всего городскаго населенія Госу-

дарь Императоръ взъѣхалъ въ экипажѣ на возвышеніе къ павильону, одобрилъ проектъ парка, преподнесенный Григоріемъ Григорьевичемъ Маразли и собственноручно изволилъ посадить первое дерево, дубокъ, которое и теперь ростетъ на томъ-же мѣстѣ, огражденное желѣзною рѣшеткою.

На томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ царскій павильонъ, красуется великолѣпная колонна изъ лабрадора, сооруженная городомъ Одессою въ память посѣщенія Государемъ Императоромъ Александромъ ІІ и закладки Александровскаго парка, съ соотвѣтствующими надписями.

Послѣ этого событія всякія дальнѣйшія недоразумѣнія о принадлежности старой Хаджибейской крѣпости сами собою прекратились и приступлено къ насажденію парка.

Первыя работы производились подъ руководствомъ члена гор. управы извъстнаго садовода  $\Gamma$ .  $\Gamma$ . Штапельберга.

Послѣ него завѣдывавшій садами товарищъ гор. головы баронъ Витте, большой любитель садоводства, съ большимъ успѣхомъ продолжалъ насажденія и устроилъ Александровскій бульваръ.

Завъдывающій теперь садами товарищъ гор. головы В. Н. Лигинъ приводитъ засажденіе парка къ окончанію и устроилъ въ немъ арену для школьныхъ игръ и гимнастики.

Въ настоящее время Александровскій паркъ, съ бульваромъ, представляетъ собою лучшее украшеніе нашего города и любимое мъсто народныхъ гуляній.

Не говоря уже о матеріальной стоимости этого пріобрѣтенія, которое можно оцѣнить не менѣе двухъ милліоновъ руб., считая по 60 р. за кв. саж. (32.000×60). Александровскій паркъ, по красотѣ мѣстности и чистотѣ морскаго воздуха, не имѣетъ себѣ подобнаго во всей Россіи. Гуляя здѣсь въ лѣтнюю ночь, невольно вспоминаешь стихи Пушкина:

....Тихо. Спитъ Одесса
И бездыханна и тепла
Нѣмая ночь. Луна взошла,
Прозрачно легкая завѣса
Объемлетъ небо. Все молчитъ,
Лишь море Черное шумитъ!

Существованіемъ городскаго Александровскаго парка городъ преимущественно обязанъ своему городскому головъ Григорію Григорьевичу Маразли. Обстоятельство это должно на вѣчныя времена оставаться въ памяти потомства, и совершенно справедливо Одесская Дума порѣшила наименовать ближайшую къ парку улицу (Новую) именемъ Маразли.

Прослѣдивъ за постепеннымъ развитіемъ гор. Одессы съ ея основанія до настоящаго времени и принимая въ соображеніе дѣятельность лицъ, коимъ она главнымъ образомъ обязана своимъ развитіемъ, столѣтнюю жизнь нашего города можно подраздѣлить на четыре періода.

Первый періодъ--(1794—1824) адмирала де-Рибаса, Люка де-Ришелье и графа Ланжерона. Цъя-

тельность ихъ будетъ подробно изложена въ исторіи Одессы къ столѣтнему юбилею. Въ общемъ они были основателями, первыми устроителями и начертали программу дальнѣйшаго развитія нашего города.

Второй пвріодъ—генералъ-губернатора графа (а потомъ князя) Михаила Семеновича Воронцова. Достойный преемникъ Дюка де-Ришелье, князь Воронцовъ, покровитель иностранцевъ, привлекъ въ Одессу много богатыхъ иностранныхъ торговыхъ домовъ и сдѣлалъ изъ Одессы главный торговый пунктъ юга Россіи.

Не только гор. Одесса, но и весь Новороссійскій край многимъ обязаны князю Воронцову.

Третій періодъ—генераль-губернатора графа Коцебу и одесск. гор. головы Н. А. Новосельского. Къ этому періоду относятся: устройство близъ Одессы соляныхъ промысловъ, Общество Пароходства и Торговли, Одесско-Кіевско-Елисавет-градская жельзная дорога, замощеніе улицъ гранитомъ, днъстровскій водопроводъ, канализація города и газовое освъщеніе.

Четвертый періодъ - городскаго головы Гриюрія Гриюрьевича Маразли (1878—1894). Въ этотъ періодъ къ предшествовавшимъ благоустройствамъ въ Одессъ прибавились нижеслъдующія:

Первыя, послѣ столичныхъ, городскія конножелѣзныя дороги (иниціаторы О. Чижевичъ и В. Машевскій), первыя благоустроенныя городскія скотобойни (коммисія: Чижевичъ, Санценбахеръ, Перельманъ), лучшій въ Россіи городской театръ (вѣнскій архитекторъ Фельнеръ), красивѣйшій по

мъстоположенію и морскому чистому воздуху городской паркъ, "Александровскій" (гг. Штапельбергъ, бар. Витте, Лигинъ), первый въ Россіи опыть орошенія полей городскими нечистотами (членъ управы Велькоборскій). Первая въ Россіи Бактеріологическая станція (проф. Мечниковъ). Первая въ Россіи Химическая лабораторія для изслѣдованія жизненныхъ продуктовъ (проф. химіи Вериго). Первый въ Россіи городской Дътскій садъ съ безплатными играми и гимнастикой (чл. упр. О. О. Чижевичъ). Благоустроенныя лиманныя грязе-лечебныя заведенія: Андреевскаго и Хаджибейское (чл. управы Минчіаки). Городская Публичная библіотека (Г. Г. Маразли). Художественный музей (Г.Г. Маразли). Первая народная безплатная читальня (Г. Г. Маразли). Школа садоводства (Г. Г. Маразли). Дешевая столовая (Г. Г. Маразли). Инвалидный домъ, Пріютъ для объднъвшихъ (въ память событія 17 октября), Народная аудиторія Славянскаго благотвор. общества, добавлено нъсколько отдълени Богадъльни (Г. Г. Маразли и баронъ Маасъ). Женская 2 гимназія, Женское городское дъвичье училище съ рукодъльными классами (В. Н. Лигинъ). Добавлено нъсколько десятковъ училищъ и народныхъ школъ, Городской пріють для подкидыщей и родильниць, Исправительный пріють для малольтнихъ преступниковъ (О. О. Чижевичъ), Пріютъ для отбывшихъ наказаніе и безпріютныхъ дътей (Альбертъ), Больница и колонія для душевно-больныхъ, Убъжище для особъ женскаго пола: "Всъхъ скорбящихъ радость", основанное и управляемое графиней А. П. Алопеусъ, Дътская больница д-ра Мочутковскаго, Глазная В. Санценбахера и т. д. Введено электрическое освъщение (Г. Г. Маразли).

Многія изъ вышепоименованныхъ учрежденій построены на собственныя средства гор. головы Григорія Григорьевича Маразли.

Кромѣ этого, нашъ городъ обогатился многими благотворительными учрежденіями, созданными по иниціативѣ и стараніями одесскаго градоначальника Павла Алексѣевича Зеленаго и супруги его Наталіи Михайловны (зданіе пріюта Императрицы Маріи Өеодоровны, пріютъ для слѣныхъ, спасательныя станціи и др.).

Въ послъдніе годы этого періода Одесса достигла почти апогея своего благоустройства. При этомъ наличность городской кассы достигала одного милліона рублей (чл. фин. отд. Хари).

Остается пожелать, чтобы нашь городь не остановился на этой точк и шель впередь по пути, указанному незабвенными для Одессы Дюкомъ де-Ришелье и княземъ Воронцовымъ.

O. Auskeburs.





## Кое-что о старой Одессь въ 30-хъ годахъ.

(Подъ редакціей А. С. Бориневича).

тнъ теперь 84 года. Поселился я въ Одессъ въ 1831 г. Следовательно, вся почти жизнь 🔼 ея прошла на моихъ глазахъ, о многомъ я могъ-бы разсказать, но непривычка излагать свои мысли на бумагь съ одной стороны, съ другой отсутстве своевременных замътокъ-лишаютъ меня возможности откликнуться на ваше приглашение въ той мъръ, какъ я-бы того желалъ, -дать цінный матеріаль для "Сборника воспоминаній о прошломъ г. Одессы, разсказовъ и статей о ея старинъ", но полагаю, что и отрывочные несвязные факты все таки до извъстной степени освъщають старину, а въ этомъ-то, какъ мнъ кажется, и цъль вашего изданія. Я ограничусь временемъ 30-хъ годовъ и буду по возможности кратокъ.

Я прітхалъ въ Одессу по Балтской дорогт черезъ Пересыпь и поднялся на гору. Нарышкинскій спускъ устроенъ былъ нтсколько поз-

же, въ 1834 году, когда по случаю голода хотъли дать населенію заработокъ. При этихъ работахъ мужчина получалъ 20 к. въ день ассигн. (5 коп. сер.), женщина 10—15 коп. и дъти по 5 коп. ( $I^{1/2}$  коп.) Планировка города теперь не измънилась, но внъшний его видъ былъ совершенно иной. Мнъ въ памяти остались Малая Арнаутская улица, Успенская, Рыбная. По этимъ улицамъ, по объимъ сторонамъ, шли низенькие заборы, во дворъ вели неказистыя ворота и рядомъ особая "форточка" въ стънъ Въ глубинъ двора красовались землянки, какъ-бы вросшія въ землю; ръдко можно было встрътить "верховую хату", еще ръже на улицу выходилъ собственной архитектуры и собственной постройки небольшой домишко въ 2, много въ 3 окна. Двухэтажные дома были ръдки. Дома были особнячки, квартиръ для найма почти не было, да и нанимателей не было. Даже въ концъ 1830-хъ годовъ купецъ Рогожинъ, пріобръвъ двухэтажный домъ по Рыбной улицъ (противъ дома Гладкова), не могъ найти жильцовъ ни на одну изъ 4-хъ квартиръ, и чтобы не расходовать на сторожа, онъ предложилъ одному небогатому семейству пользоваться квартирой безплатно и наблюдать за домомъ.

Такъ называемая Театральная площадь, гдъ нынъ Пале-Рояль, была обнесена барьеромъ. На этой площади городской гарнизонъ дълалъ разводы или играли мальчишки. Въ дни Св. Пасхи въ 1834, а можетъ быть и въ 1835 г., здъсь были устроены "качели", т. е. пасхальныя гулянія, которыя теперь устраиваются на Куликовомъ полъ (ихъ нъсколько разъ устраивали и на Михайловской площади, возлъ Михайловскаго монастыря).

Нынъшней Приморской улицы въ 30-хъ годахъ не было. Море подходило почти къ самому обрыву и въ бурную погоду било о крутые берега. Почти до моря доходилъ Нарышкинскій садъ (нынѣ домъ подаренный городу Г. Г. Маразли) и чтобы волны не разбивали стънъ сада, были устроены контрофорсы. Море здъсь было чистое, вода прозрачная. Это было излюбленное мъсто купанія для одесситовъ. Единственныя купальни, устроенныя грекомъ Колфогло на томъ самомъ мъсть, гдъ нынъ купальни Исаковича, посъщались мало, по преимуществу прівзжими поляками. Гавань была небольшая, судовъ въ портъ мало. Я помню деревянный пароходъ "Петръ Великій", который дълалъ рейсы въ Крымъ. Этотъ-то пароходъ перешелъ впослъдствіи въ руки г. Починскаго (подрядчика по устройству гранитныхъ мостовыхъ) и буксироваль изъ Вознесенска баржи съ гранитомъ для одесскихъ мостовыхъ.

Портъ въ Одессъ долго не былъ устроенъ, почему нагрузка и выгрузка сопряжены были съ большими неудобствами. Подводы съ хлъбомъ подъвзжали гуськомъ (иногда сваливались отъ тесноты въ море); хлебъ съ подводъ перегружался въ подвозныя лодки (по 200-300 четвертей каждая) и уже на этихъ лодкахъ перевозился къ судну, стоявшему у Карантинной гавани; съ лодокъ корзинами хлъбъ подавался къ пароходу. Погрузка судна при такихъ условіяхъ шла очень медленно. Привозившееся на иностранныхъ пароходахъ въ боченкахъ масло и вино выгружалось упрощеннымъ порядкомъ, т. е. по просту боченки сбрасывались въ море, обвязывались канатомъ и буксировались къ берегу къ таможнъ, гдъ происходилъ досмотръ.

Въ Одессу доставлялось по преимуществу французское вино Особенно много было его привезено въ 1848 г. во время австро-венгерской войны. Восемнадцати-ведерный боченокъ хорошаго рейнскаго вина продавался тогда не болъе 20 р., т. е. гораздо дешевле, чъмъ аккерманское вино.

Нынъшняя Старопортофранковская улица называлась Внъшнимъ бульваромъ. Черезъ весь бульваръ, т. е. отъ Херсонскаго спуска и до приморскихъ дачъ были вырыты двъ глубокія канавы, между ними была оставлена широкая полоса саженей въ 15. На возвышении надъ канавой были устроены каменные столбики въ высоту не болъе аршина полтора или два, на нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другого. Сквозь особыя дыры въ столбикахъ были протянуты толстые смоленные канаты, по два съ каждой стороны бульвара. Это называлось оградой для бульвара. Не знаю, кому принадлежала эта идея опоясать Одессу канатомъ. Не берусь судить и сколько стоило это опоясывание, но просуществовала эта ограда не долго: чумаки, мальчишки, мимо-проходящие изръзали и расхитили канаты весьма скоро. Канавы впрочемъ оставались и въ дальнъйшемъ и даже еще въ 60-хъ годахъ въ нихъ застаивались дождевыя воды и мальчишки ловили лягушекъ.

Жизнь въ Одессъ была дешева. Я остановился на квартиръ въ семейномъ домъ, не богатомъ, но и не бъдномъ, у чиновника средней руки, и платилъ за столъ и квартиру 8 рублей ассигнаціями въ мъсяцъ (2 руб. сереб.) Слуги нанимались по 2 и много 3 р. ассигнаціями въ мъсяцъ. Въ 1837 г. я самъ купилъ 5 четвертей жита по 1 р. 20 к. четверть, съ доставкой на

вътряную мельницу. Въ голодный 1834 г. 3-хъ фунтовый печенный хлъбъ продавался по 28 к. ассигнаціями (7 к. сер.) Это считалось дорого. Привозили изъ заграницы рисъ и онъ продавался по 6 к. ассигнаціями за фунтъ. Разнообразія въ сортахъ хлъба не было. Изготовлялся хлъбъ разовой или греческій (пекаря были греки) и петлеванный нъмецкій. Крупчатка доставлялась только изъ Подоліи.

Учебныхъ заведеній было мало. Лицей, институтъ, городское дъвичье и позднъе уъздное -- вотъ казенныя и всъ учебныя заведенія. Народныхъ училищъ не было. Частнымъ образомъ грамоту преподавали отставные солдаты, женщины. На Молдаванкъ не было ни одного училища, почему священникъ Михайловской церкви о. Стефанъ Рутковскій, человъкъ весьма просвъщенный для того времени (въ началъ 30-хъ годовъ) и открылъ въ церковномъ домѣ (домъ сохранился въ томъ-же видъ и до настоящаго времени) школу грамотности, съ платою пользу учителя по 1 руб. сереб. въ мъсяцъ съ ученика. Эта школа существовала не долго, до того времени, пока не было открыто на Молдаванкъ казенное приходское училище.

Какъ привлекала Одесса, къмъ она населялась и какъ легко здъсь было устраиваться, разскажу эпизодъ со словъ одного изъ первыхъ поселенцевъ города, который умеръ въ бо-хъ годахъ, болъе ста лътъ отъ роду. Онъ жилъ близъ Кіева и занимался "шаповальствомъ", т.е. изготовлялъ шерстянные войлоки (подъ съдла, хомуты и пр.) Разнеслись, по его словамъ, слухи, что гдъ-то у моря русскіе завоевали Хаджибей и много другихъ турецкихъ городовъ. Взялъ онъ своего товару и поъхалъ въ Хаджи-

бей. Прівхаль, говорить, и вижу деревушка не большая, а народу много и народь-то все больше бъглый и до водки охочь. Возвратился онъ домой и сейчасъ-же купиль бочку водки и привезъ въ Хаджибей. Продажа водки была вольная, никакихъ правиль для этого не было. Среди улицы или площади вставлялся кранъ въ бочку и подходи, кто хочетъ. Такъ привозиль онъ водку болѣе двухъ лѣтъ, пока не рѣшилъ совсѣмъ переселиться въ Одессу, гдѣ и получилъ подъ застроеніе около двухъ десятинъ земли.

На углахъ улицъ, черезъ 3-4 и 5 кварталовъ, были выстроены круглыя или шести угольныя будки. Въ этихъ будкахъ жило по 2 солдата, въ большинствъ случаевъ изъ евреевъ "неспособныхъ къ строевой службъ"; они несли полицейскую службу. Отъ будки стражники получали названіе "будочники". При полиціймейстеръ Михайловскомъ, будочники были вооружены особыми алебардами, которыя они должны были держать въ рукъ, стоя на часахъ. Для чего они стояли, - судить не берусь, такъ какъ они не имъли права отходить отъ будки и вся ихъ дъятельность, кажется, ограничивалась отданіемъ чести мимо-проходящимъ офицерамъ и "квартальнымъ", какъ прежде назывались околоточные надзиратели.

Въ полиціи сосредоточивалась вся власть—и слъдственная, и ръщающая, и исполнительная. Если принять во вниманіе, что "квартальные" получали по 10 или 15 р. въ мъсяцъ ассигнаціями, то легко представить, изъ какихъ людей состояла полиція и что она могла производить. Нужно было малъйшаго повода, чтобы дъло было возбуждено, достаточно было простого

заявленія сосъда по квартиръ, что его оскорбиль такой-то, чтобы этоть кто-то быль сейчасъ-же арестованъ спеціально для того, чтобы жена или родственники пришли выручать. Болъе серьезныя дъла тянулись по десятку лътъ. Я не говорю этого о высшихъчинахъ полиции. Среди нихъ были даже ръдкіе люди по своей энергіи, по своему добросовъстному отношенію къ дълу. Не могу не вспомнить при этомъ полиціймейстера Василевскаго (кажется, въ началь 30-хъ годовъ). Онъ часто спаль сидя въ кресль; близко стоявшіе къ нему люди говорили, что онъ иногда по нъсколько сутокъ не раздъвался. Чуть-ли не одновременно онъ бывалъ въ разныхъ концахъ города, верхомъ на лошади, сопровождаемый казакомъ; ни темная ночь, ни непогодь не служили для него препятствіемъ. На пожаръ-ли, на происшествіи какомъ, Василевскій всегда быль первымъ.

Бъглыхъ солдатъ Василевскій узнавалъ по походкъ; смъривъ глазами приведеннаго арестанта, онъ почти всегда безошибочно узнавалъ бъглаго солдата и сразу обращался съ вопросомъ: "ты солдатъ?" На что оторопъвшій арестантъ отвъчалъ: "Такъ точно, в. в. б.!" Не помню въ какомъ году, на Большой Арнаутской улицъ быль убить въ собственномъ домв архитекторъ Фраполи. Убійцы—кучеръ и продавецъ фруктъ были розысканы. Пока велось следствіе, Василевскій для устрашенія, надо полагать, населенія, приказалъ сшить для убійцъ брюки и куртки изъ разноцвътныхъ лоскутковъ разныхъ матерій. надълъ имъ на головы жестяные колпаки съ колокольцами и бубенцами и въ такомъ шутовскомъ нарядъ, съ барабаннымъ боемъ, водили убійцъ по городу, по базарамъ и площадямъ.

Кромъ полиціи, судъ и расправу чинили: уъздный судъ, магистратъ и словесный судъ. Въ послъднемъ ръшались дъла малыя гражданскія, словесно и безаппеляціонно. Судъ этотъ въ сущности не имълъ никакого значенія. Словесный судъ опредълитъ, положимъ, взыскать съ такого-то такую-то сумму и увъдомляетъ объ этомъ полицію—и только. Отъ полиціи зависъло привести это ръшеніе въ исполненіе или нътъ. Часто истецъ болъе выгоднымъ находилъ простить долгъ, чъмъ обращаться къ услугамъ квартальнаго.

С. Бориневигь.





## Гоголь въ Одессъ.

1850-1851 г.

(Изъ воспоминаній провинціальнаго актера\*).

("Музык. Свътъ" 1876 г., №№ 29-33).

Въ 1851 году я состояль въ числъ актеровъ русской Одесской труппы. Въ началъ января мнъ встрътилась надобность повидаться съ членомъ дирекціи театра А. И. Соколовымъ. Дома я его не засталъ. Дай, думаю, побываю у Оттона (извъстный въ это время рестораторъ въ Одессъ), не найду-ли его тамъ?... Дъйствительно, Соко-

<sup>\*)</sup> Перепечатываемъ эту небольшую статейку Толченова въ виду малаго распространенія журнала "Музыкальный Світъ" и почти совершеннаго отсутствія свидітельства современниковъ о пребыванія Гоголя въ Одессъ. Прибавляемъ къ ней также нісколько строкъ о Гоголь одессита Н. Г. Тройницкаго изъ брошюры "День памяти Пушкина въ Одессъ".

Ирим. ред.

ловъ оказался у Оттона. Кончивъ немногосложное дѣло, по которому мнѣ надо было видѣться съ Александромъ Ивановичемъ, я полюбопытствоваль узнать, по какой это причинь онъ такъ поздно объдаеть? (быль часъ восьмой вечера). "Вы, сколько мнѣ извѣстно, Александръ Ивановичъ, врагъ позднихъ объдовъ... Неужели вы засъдаете здѣсь съ двухъ часовъ?"-Именно такъ-засѣдаю съ двухъ часовъ!.. Что вы смѣетесь? Здѣсь, батюшка, Гоголь!! Вотъ что!" -- Я энаю, что Гоголь въ Одессъ еще съ конца прошлаго года, но...— "Да не въ томъ дъло, что онъ въ Одессъ, а въ томъ, что онъ здѣсь, въ ресторанѣ... По нѣкоторымъ днямъ онъ здъсь объдаетъ и, по своей привычкъ, приходитъ поздно-часу въ пятомъ, шестомъ... Ну, а у меня своя привычка, я такъ долго ждать не могу объда, какъ вамъ извъстно,вотъ я пообъдаю въ свое время и сижу, жду; начнутъ "наши" подходить понемногу, а тамъ и Николай Васильевичъ приходитъ, садится объдать и мы составляемь ему компанію... Воть почему я здъсь и засъдаю съ двухъ часовъ... Хотите, пойдемте, я представлю васъ ему... Онъ хотя не любитъ новыхъ лицъ, но вы человъкъ "маленькій", авось, онъ при васъ не будетъ ежиться... Пойдемъ! Мы пошли въ другую комнату, которая изъ общей, ради Гоголя, превратилась въ отдельную и отворялась только для его зна-. комыхъ. Робко, съ быощимся сердцемъ, переступаль я порогь завътной комнаты. Всъ собесъдники Гоголя были болъе или менъе хорошо знакомы, но при мысли видъть Гоголя, говорить съ нимъ, нервная дрожь пробирала меня и голова

кружилась. При входъ въ завътную комнату, я увидълъ сидящаго за столомъ, прямо противъ дверей, худощаваго человъка... Острый носъ, небольшіе произительные глаза, длинные, прямые темно каштановые волосы, причесанные à la мужикъ, небольшіе усы... Вотъ что я успълъ замьтить въ наружности этого человъка, когда при скрипъ затворяемой двери онъ вопросительно взглянулъ на насъ. Человъкъ этотъ былъ Гоголь. Соколовъ представилъ меня. "А! добро пожаловать, -- сказалъ Гоголь, вставая и съ радушной улыбкой протягивая мнв руки. -- Милости просимъ въ нашу бесъду... Садитесь здъсь, возлъ меня", добавилъ онъ, отодвигая и съ радушной улыбкой протягивая мит свой стуль и давая мит мтсто. Я стль, робость моя пропала. Гоголь, съ котораго я глазъ не спускаль, занялся исключительно мной. Разспрашивая меня о томъ, давно-ли я на сценъ, сколько мнъ лътъ, когда я изъ Петербурга, онъ, между прочимъ, задалъ мнъ также вопросъ: "А любите-ли вы искусство? - Если-бы я не любилъ искусства, то пошелъ-бы по другой дорогв. Да во всякомъ случать, Николай Васильевичъ, еслибы я даже и не любилъ искусства, то навърно вамъ въ этомъ не признался-бы. - Чистосердечно сказано! сказаль смъясь Гоголь: "но хорошо вы дълаете, что любите искусство, служа ему. Оно только тому и дается, кто любить его. Искусство требуетъ всего человъка. Живописецъ, музыкантъ, писатель, актеръ-должны вполнъ, безраздъльно отдаваться искусству, чтобы эначить въ немъ что-нибудь... Повъръте, гораздо благороднъе быть дъльнымъ ремесленникомъ, чъмъ

льзть въ артисты, не любя искусства" \*). Слова эти, не смотря на то, что въ нихъ не было ничего новаго, произвели на меня сильное впечатлъніе: такъ просто, задушевно, тепло они были сказаны. Не было въ тонъ Гоголя ни докторальности, ни напускной важности, съ которыми иные почитаютъ дъломъ совъсти изрекать юношамъ самыя истертыя аксіомы поношенной морали. Чувствовалось, что слова эти говорятся не изъ желанія дать молодому человіку приличное наставленіе въ поученіе ему, а высказываются, какъ горячее убъжденіе, благо случай представился высказать это убъжденіе. Видя въ рукахъ моихъ бумагу, Гоголь спросиль: "Что это? Не роль-ли какая?" -- Нътъ, это афиша моего бенефиса, которую я принесъ для подписи Александру Ивановичу. -- "Покажите, пожалуйста". -- Я подалъ ему афишу, которая, по примъру всъхъ бенефисныхъ афишъ, какъ провинціальныхъ, такъ и столичныхъ, была довольно великонька. "Гм.! а не долголи продолжится спектакль? Афиша-то что-то больно велика", - замътилъ Гоголь, прочитавъ внимательно афишу. - Нътъ, пьесы не большія; только, ради обычая и вкуса большинства публики, афиша, какъ говорится, росписана. - "Однако, все, что въ ней обозначено, дъйствительно будетъ?"— Само собой разумъется. — "То-то! Вообще никогда не прибъгайте ни къ какимъ пуфамъ, чтобъ обратить на себя вниманіе. Оно дурно и вообще въ

<sup>\*)</sup> Большею частью я передаю, конечно, только смыслъ говореннаго Гоголемъ. Съ буквальной точностью я, къ сожальнію, словъ его не записывалъ.

каждомъ человъкъ, а въ артистъ шарлатанство просто неприлично... Давно я не бывалъ въ театръ, а на вашъ праздникъ приду! Разговоръ сдълался общимъ; Гоголь былъ, какъ говорится, въ ударъ. Два - три анекдота, разсказанные имъ, заставили всю компанию хохотать чуть не до слезъ. Каждое слово, вставляемое имъ въ разсказы другихъ, было мътко и въско... Между прочимъ, услыхавъ сказанную къмъ-то французскую фразу, онъ замътилъ: "Вотъ я никакъ не могъ насобачиться по-французски! -Какъ это насобачиться? спросили, смъясь, собесъдники. - "Да такъ, насобачиться ... другимъ языкамъ можно учиться, изучать ихъ... и познакомишься съ ними... а чтобы говорить по-французски, непремънно надо насобачиться этому языку". -- Разошлись по домамъ часовъ въ девять. Такова была моя первая встрвча съ Гоголемъ. Я съ трудомъ могъ прійти въ себя отъ изумленія: такъ два часа, проведенные въ обществь Гоголя, противоръчили тому, что мив до твхъ поръ приходилось слышать о Гоголь, какъ о члень общества. Все слышанное мною про него въ Москвъ и Петербургъ такъ противорѣчило видѣнному мною въ этотъ вечеръ, что, на первое время, удивленіе взяло верхъ надъ всеми другими впечатленіями. Я столько слышаль разсказовъ про нелюдимость, недоступность, замкнутость Гоголя, про его эксцентрическія выходки въ аристократическихъсалонахъобъихъстолицъ; такъ живъ еще былъ въ моей памяти разсказъ, слышанный мною два года назадъ въ Москвъ, о томъ, какъ приглашенный въ одинъ аристократическій московскій домъ, Гоголь, замѣтя, что всѣ присутствующіе собрались собственно затімь, чтобъ посмотръть и послушать его, улегся съ ногами на диванъ и проспалъ, или притворился спящимъ, почти весь вечеръ, - что въ головъ моей съ трудомъ переваривалась мысль о томъ, чтобъ Гоголь, съ которымъ я только разстался, котораго виделъ самъ, быль тоть-же человъкь, о которомь я составиль такое странное понятіе по разсказамъ о немъ... Сколько одушевленія, простоты, общительности, заразительной веселости оказалось въ этомъ неприступно хоронящемся въ самомъ себъ человъкъ. Неужели, думалъ я, это одинъ и тотъ-же человъкъ, - засыпающій въ аристократической гостинной, и сыплющій разсказами и замътками, полными юмора и веселости и самъ отъ души смѣюшійся каждому разсказу сміхотворнаго свойства, въ кругу людей, нисколько не участвующихъ и не имъющихъ ни малъйшей надежды когда нибудь участвовать въ судьбахъ Россіи.

До окончанія бенефиса, я не имѣлъ возможности, за хлопотами, видѣть Гоголя, но онъ сдержалъ слово и былъ въ театрѣ въ день моего бенефиса, въ ложѣ директора Соколова и, по словамъ лицъ, бывшихъ вмѣстѣ съ нимъ, высидѣлъ весь спектакль съ удовольствіемъ и былъ очень веселъ. Вслѣдъ за моимъ бенефисомъ, шелъ бенефисъ извѣстной актрисы А. И. Шубертъ; она выбрала для постановки "Школу женщинъ", Мольера. А. И. Соколовъ, зная какъ трудно молодымъ актерамъ, воспитавшимся совершенно на иныхъ началахъ, передавать такъ называемыя классическія произведенія, просилъ Николая Васильевича прочесть пьесу актерамъ, чтобъ дать имъ вѣрный

тонъ и тъмъ облегчить для нихъ не совсъмъ легкую задачу, которая представляется актерамъ. Гоголь изъявилъ свое согласіе и для чтенія пьесы поръщили собраться въ квартиру режиссера А. Ф. Богданова, знакомаго Гоголю еще въ Москвъ, такъ какъ Богдановъ былъ женатъ на родной сестръ М. С. Щепкина, а извъстно, какъ близокъ былъ Гоголь къ дому Щепкина. Въ назначенный день актеры и актрисы, участвовавшія въ "Школь женщинъ", собрались у Богданова. Изъ неучаствовавшихъ актрисъ была приглашена только одна извъстная артистка П. И. Орлова, а изъ постороннихъ театру лицъ одинъ Н. П. Ильинъ. Какъ прочихъ артистовъ, такъ и знакомыхъ Николая Васильевича не пригласили, изъ опасенія испугать Гоголя многолюдствомъ. Часовъ въ 8 вечера пришелъ Гоголь съ Соколовымъ. Войдя въ комнату и увидя столько незнакомыхъ лицъ, онъ замътно сконфузился; когда ему стали представлять встхъ присутствующихъ, то онъ совершенно растерялся, вертълъ въ рукахъ шляпу, комкалъ перчатки, неловко раскланивался и нечаянно увидавъ меня, -человъка уже знакомаго ему, -быстро подошель ко мнв и какъ-то нервически сталь жать мнъ руку, отчего я въ свою очередь окончательно сконфузился. Впрочемъ, замъщательство Гоголя продолжалось не долго. Какъ только окончилась скучная церемонія взаимнаго представленія, каждый сталъ продолжать прерванный разговоръ, поднялся общій говоръ, шумъ, сміхъ, какъ будто между ними и не было великаю человъка!... Замътивъ, что на него не смотрятъ, какъ

на чудо-юдо, что, повидимому, никто не собирается записывать его словь, движеній, Гоголь совершенно успокоился, оживился и пошла самая одушевленная бесъда между нимъ, Л. С. Богдановой, П. И. Орловой, Соколовымъ, Ильинымъ и всякимъ, кто только находилъ что сказать. Русскіе и малороссійскіе анекдоты, поговорки, прибаутки такъ и сыпались! Послѣ чаю, всѣ усѣлись вокругъ стола, за которымъ сидълъ Гоголь; водворилась тишина и Гоголь началъ чтеніе "Школы женщинъ". По совъсти могу сказать—такого чтенія я до сихъ поръ не слыхивалъ. По истинъ, Гоголь читалъ мастерски, но мастерство это было особаго рода, не то, къ которому привыкли мы, актеры. Чтеніе Гоголя рѣзко отличалось отъ признаваемаго при театръ за образцовое отсутствіемъ мальйшей эффектности, мальйшаго намека на декламацію. Оно поражало своей простотой, безъискуственностью и хотя порою, особенно въ большихъ монологахъ, оно казалось монотоннымъ и иногда оскорблялось ръзкимъ удареніемъ на цезуру стиха, но зато мысль, заключенная въ ръчи, рельефно обозначалась въ умъ слушателя и, по мъръ развитія дъйствія, лица комедіи принимали плоть и кровь, дѣлались лицами живыми, со всеми оттенками характеровъ. Впоследствіи, на одномъ изъ вечеровъ у Оттона (о которомъ ръчь впереди), Гоголь читалъ свою "Лакейскую", и лицо дворецкаго еще до сихъ поръ передо мной какъ живое. Перенять манеру чтенія Гоголя, подражать ему, - было-бы невозможно, потому что все достоинство его чтенія заключалось въ удивительной върности тону и

характеру того лица, ръчи котораго онъ передаваль, въ поразительномъ умѣньи подхватывать и выражать жизненныя, характерныя черты роли, въ искусствъ оттънять одно лицо отъ другаго, т. е. въ томъ, что въ сценическомъ искусствъ называется созданіемъ характера, типа. Тутъ подражанію не можеть быть міста, туть возможно только сознательное усвоение взгляда на данный характеръ, облегчение въ понимании поэтическаго произведенія, ознакомленіе съ пріемами, при помощи которыхъ должно приступать къ изученю или созданию роли. Таковъ, по моему мнънию, идеалъ сценическаго учителя... Такой учитель не довольствовался бы чтеніемъ съ его голоса, рутиннымъ умъньемъ повышать и понижать голосъ на опредъленныхъ мъстахъ, и ловкимъ употребленіемъ разъ навсегда установленныхъ эффектовъ, и потребоваль-бы върнаго олицетворенія мысли автора, созданія въ опредъленной формъ, со всьмъ жизненнымъ разнообразіемъ чертъ созданнаго поэтомъ типа. Чтеніе часто прерывалось замѣчаніями какъ со стороны Гоголя, такъ и со стороны слушателей, а между тъмъ пять дъйствій комедіи были прочитаны незамътно. Вечеръ закончился ужиномъ, составленнымъ, ради Гоголя, почти исключительно изъ малороссійскихъ блюдъ. Чрезъ нъсколько дней, когда уже роли у актеровъ изъ "Школы женіцинъ" были тверды, Николая Васильевича пригласили въ театръ на репетицію и, не смотря на свое обыкновение ранъе четвертаго часа изъ дому не выходить, онъ пришель на репетицію въ 10 ч. Кромь участвовавшихъ въ пьесъ, на сценъ никого не было. Гоголь внимательно выслушалъ всю пьесу и, по окончаніи репетиціи, каждому изъ актеровъ, по очереди, отводя ихъ въ сторону, высказалъ нъсколько замъчаній, требуя исключительно естественности, жизненной правды; но вообще одобрилъ всъхъ играющихъ; госпожею Шубертъ (Агнеса) онъ остался особенно доволенъ, но былъ серьезенъ, сосредоточенъ, ежился, кутался въ шинель и жаловался на холодъ, который, какъ извъстно, дъйствовалъ на него неблагопріятно. Да и самъ по себъ театръ днемъ, тускло освъщаемый однимъ дневнымъ свътомъ, съ прибранными декораціями, на мъстъ которыхь остаются однъ голыя кулисы, словно остовы, съ безмолвной, погруженной въ полумракъ зрительной залой, въ которой какъ-то дико раздаются голоса говорящихъ на сценъ, —способенъ нагнать тоску на впечатлительнаго человъка. Въ день представленія "Школы женщинъ", а также и въ бенефисъ Богданова, въ который шла "Лакейская", Гоголь, не смотря на свое объщание придти въ театръ, однако, не былъ... Въ кругу театральныхъ Гоголь былъ еще разъ у П. И. Орловой на вечеръ, устроенномъ ею нарочно для Николая Васильевича, выразившемъ однажды желаніе поъсть русскихъ блиновъ, которыми Прасковья Ивановна, какъ москвичка, и вызвалась его угостить. Гоголь съ большимъ аппетитомъ ѣлъ блины, похваливаль, смѣшиль другихъ и самъ смѣялся, нисколько не стъсняясь присутствиемъ нъкоторыхъ, совершенно ему незнакомыхъ, господъ, внимательно вслушивался въ ихъ разсказы, разспрашивалъ самъ объ особенностяхъ мъстной жизни. и меня съ любопытствомъ допрашивалъ о жить в-быть в

одесскихъ лицеистовъ (въ то время мѣсто нынѣшняго Новороссійскаго университета занималь Ришельевскій лицей), между которыми у меня было много знакомыхъ. Вообще къ молодежи Гоголь относился съ горячей симпатіей, которая сказалась мнъ и въ разспросахъ меня о моей собственной жизни, о моихъ наклонностяхъ и стремленіяхъ и въ тъхъ совътахъ, которыми онъ меня подарилъ. На вечеръ у Орловой Гоголь оставался довольно поздно и все время быль въ отличномъ расположеній духа. Кром'т этихъ исключительныхъ случаевъ, я бывалъ не менъе двухъ разъ въ недълю въ обществъ Гоголя на сходкахъ у Оттона\*), въ той-же маленькой комнать, въ которой я увидьль его впервые, и куда Гоголь являлся объдать въ извъстные, свободные отъ приглашеній, дни, раза два, три въ недълю. Гоголь приходилъ часовъ въ пять, иногда позднве, приходиль серьезнымь, разсъяннымъ, особенно въ дни относительно холодные, но встръчали его обыкновенно такъ радушно, задушевно, что минутъ черезъ пять хандра Гоголя пропадала и онъ дълался сообщителенъ и разговорчивъ. Постоянными собесъдниками Гоголя у Оттона были: профессоръ Н. Н. Мурзакевичъ, М. А. Моршанскій, А. Ф. Богдановъ, А. И. Соколовъ и Н. П. Ильинъ; иногда бывалъ еще кто-нибудь изъ общихъ знакомыхъ, но ръдко. Я присутствоваль въ этомъ кружкв въ качествъ юноши, подающаго надежды. Изъ всъхъ собесъдниковъ Гоголя я скажу несколько словъ только

<sup>\*)</sup> Тотъ самый Оттонъ, одесскій рестораторъ, котораго прославиль Пушкинъ въ своемъ "Евгенів Онвгинв".

о двухъ-о Соколовъ и Ильинъ, но ни того, ни другаго нътъ уже на свъть. Александръ Ивановичъ Соколовъ воспитывался въ московскомъ университеть и въ то время, о которомъ говорится, занималь должность непремъннаго члена одесскаго приказа общественнаго призрънія и директора русской драматической труппы въ Одессъ. Собственно иниціативой Соколова, при содъйствіи и ходатайствъ бывшаго одесскаго военнаго губернатора Д. Д. Ахлёстышева, и была составлена дирекція русскаго театра въ Одессъ, съ ежегоднымъ пособіемъ отъ города въ 8 т. р. До тъхъ поръ бывали въ Одессъ только труппы заъзжія. Время директорства Александра Ивановича было блистательнымъ временемъ одесской сцены, которое болъе не возвращалось и врядъ-ли возвратится. Довольно сказать, что во все время его директорства представителями русской труппы въ Одессъ были такіе таланты, какъ П. И. Орлова, А. И. Шубертъ, С. В. Шумскій. Остальная труппа, составленная изъ бывшихъ воспитанниковъ петербургскаго и московскаго театральныхъ училищъ, по выбору Соколова, трудилась дружно и добросовъстно подъ его руководствомъ. При его-же директорствъ на одесской сценъ одновременно гостили М. С. Щепкинъ, И. В. Самойлова, В. В. Самойловъ, В. И. Живокини. Трудно встрътить такое соединение первоклассныхъ талантовъ на провинціальной сцень (мьсто Шумскаго, вызваннаго въ Москву, занялъ впослъдствіи извъстный провинціальный комикъ Соленикъ). Какъ любила и уважала Соколова вся труппа – трудно передать. Это быль не начальникь, а самый близ-

кій человівкъ каждому изъ актеровъ. При страстной, глубокой, истинной любви къ искусству Соколовъ обладалъ полнымъ знаніемъ сцены и върнымъ эстетическимъ чувствомъ въ оценке степени и характера таланта артиста. Удачу или неудачу актера, одобрение или неодобрение шублики исполнению пьесы. Соколовъ принималъ къ сердцу также близко, какъ личное свое дъло. Прибавьте: образованный, развитой умъ, мягкую, нъжную благородную душу, невыразимую деликатность обращенія, почти юношескій жаръ въ вопросахъ искусства—и безграничная любовь актеровъ къ Александру Ивановичу будетъ понятна. Если-бы директоры театровъ обладали хотя половиною качествъ Соколова, то наши провинціальные театры имъли-бы не то значеніе, которое они имъютъ теперь. А. И. Соколовъ былъ болье или менье въ дружескихъ отношеніяхъ почти со всѣми извѣстными писателями сороковыхъ годовъ и профессорами московскаго университета. Николай Петровичъ Ильинъ, другъ и сотоварищъ Соколова, не занималъ въ Одессъ никакого оффиціальнаго мъста, но какъ образованный, начитанный, -живаго, хотя подъ часъ и парадоксальнаго, ума человъкъ, пользовался больщой извъстностью и общей любовью въ одесскомъ обществъ того времени. Блестящій, увлекательный говорунъ и, вмъсть съ тъмъ, человъкъ ръдкой честности и превосходнаго сердца, онъ невольно привязываль къ себъ каждаго, съ къмъ вступаль въ сношенія. Самоотверженіе его въ дружбъ не знало границъ; сама смерть его тому доказательствомъ: онъ былъ убитъ въ Кутаисъ, въ

1857 году, стараясь защитить отъ ударовъ кинжаломъ бъщенаго горца\*) своею грудью князя А. И. Гагарина, бывшаго кутаисскаго генераль-губернатора, при которомъ Ильинъ состоялъ чиновникомъ особыхъ порученій и съ семействомъ котораго быль въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ. Соколовъ и Ильинъ переселились въ Одессу въ числъ многихъ другихъ замъчательныхъ молодыхъ людей въ блистательное время управленія Новороссійскимъ краемъ князя М. С. Воронцова, который, какъ извъстно, любилъ окружать себя даровитой, образованной молодежью. Соколовъ и Ильинъ, со многими другими, въ числь которыхъ назову Льва Сергъевича Пушкина, пользовались въ свое время большимъ вліяніемъ на общественное мизніе Одессы, какъ въ дѣлѣ искусства, такъ и въ вопросахъ справедливости, и даже впослъдствии, не смотря на перемъну обстоятельствъ, эти люди до конца своей жизни сохранили свободу слова и мнівній, и свой авторитеть. Вообще образованная молодежь, окружавшая князя Воронцова, много помогла развитію края. Воронцовское время вспоминается одесскими старожилами, какъ что-то баснословное по сравнению съ настоящимъ.

Съ приходомъ Гоголя, являлся самолично Оттонъ, массивный мужчина, въ бълой поварской курткъ, съ симпатичнымъ лицомъ. Появленіе его производило общій восторгъ, такъ какъ онъ являлся только въ торжественныхъ случаяхъ. Съ подобающей важностью, съ примъсью добродушнаго юмора, Оттонъ вступалъ съ Гоголемъ въ пе-

<sup>\*)</sup> Князь Дадешкаліани.

реговоры, касательно меню его объда. Такое-то блюдо рекомендовалъ, такое-то подвергалъ сомнънію, на томъ-то настаиваль, но увы!.. Всъ его усилія склонить Гоголя къ вкушенію тончайшихъ совершенствъ кулинарнаго искусства пропадали даромъ и Гоголь составлялъ свой объдъ изъ простыхъ, преимущественно мясныхъ блюдъ. Оттонъ, тяжело вздохнувъ и пожимая плечами, удалялся для нужныхъ распоряжений. Передъ объдомъ Гоголь выпиваль рюмку водки, во время объда рюмку хереса, а такъ какъ собесъдники его никогда не объдали безъ шампанскаго, то послѣ обѣда -бокалъ шампанскаго. По окончаніи Гоголемъ об'вда, вся компанія группировалась около него и Николай Васильевичъ принимался варить жжонку, которую варилъ какимъ-то особеннымъ манеромъ-на тарелкахъ и, надо сознаться, жженка выходила превкусная, хотя самъ Гоголь и мало ее пилъ, часто просиживаль цілый вечерь съ одной рюмкой. Туть то собственно и начиналась бестда, веселая, одушевленная, безпритязательная. Анекдотъ слъдоваль за анекдотомь, разсказь за разсказомь, острое слово за острымъ словомъ. Веселость Гоголя была заразительна, но всегда покойна, тиха ровна и немногоръчива. Всъ собесъдники, какъ будто сговорясь, старались избъгать всякаго намека на предметы, разговоръ о которыхъ могъбы смутить веселость Гоголя. Два раза было нарушено это правило: однажды я рискнулъ спросить его мнъніе о современныхъ русскихъ литераторахъ, на что Гоголь отказался отвъчать, ссылаясь на малое знакомство съ современной литературой, отозвавшись, впрочемъ, съ большой

симпатіей о Тургеневѣ. Въ другой разъ кто-то изъ присутствующихъ прямо и просто предложилъ ему вопросъ: "Чему должно приписать появленіе въ печати "Переписки съ друзьми? "—Такъ было нужно. господа,— отвѣчалъ Гоголь, вдругъ задумавшись и такимъ тономъ, который дѣлалъ неумѣстными дальнѣйшіе вопросы.

Иногда находили на него минуты задумчивости, разсъянности, но весьма ръдко; вообще-же мнъ не привелось подмътить въ Гоголъ, не смотря на частыя встръчи съ нимъ во время его пребыванія въ Одессь, ни одной эксцентрической выходки, ничего такого. что подавляло-бы, стъсняло собесъдника, въ чемъ проглядывало-бы сознаніе превосходства надъ окружающими; не замѣчалось въ немъ такъ-же ни малъйшей тъни самообажанія, авторитетности. Постоянно онъ былъ простъ, весель, общителень и совершенно одинаковь со встми въ обращении. Новыхъ лицъ, новыхъ знакомствъ, онъ, дъйствительно, какъ то дичился. Бывало, когда въ комнату, въ которой онъ объдалъ со своими постоянными собесъдниками, входило незнакомое ему лицо, Гоголь замолкалъ и круто обрывалъ разговоръ. Но если присутствующе встръчали вошедшаго дружески и радушно, Гоголь сейчасъ-же переставалъ дичиться и спокойно продолжалъ разговоръ. Если-же встрвча вошедшему была оффиціально въжлива, то Гоголь уходиль въ самого себя и ръшительно не говорилъ ни слова, пока появившійся господинъ не скрывался. Говорилъ охотно Гоголь про Италію, о театръ, разсказывалъ анекдоты, большей частью малороссійскіе, слушалъ-же съ большимъ внима-

ніемъ всевозможные разсказы, особенно касавшіеся русской жизни; съ замътнымъ удовольствіемъ ловиль въ разсказахъ характеристическія черты разныхъ сословій, съ любопытствомъ разспрашивалъ объ особенностяхъ одесской жизни, и. если предметъ его интересовалъ или былъ ему мало знакомъ, настойчиво добивался отъ разсказчика объясненія мельчайшей подробности, но самъ старательно избъгалъ разговоровъ о литературъ и самомъ себъ. Не позволялъ себъ никакихъ выводовъ изъ приводимыхъ фактовъ. Не могу, однако, не высказать, по поводу ихъ, двухъ-трехъ предположеній; Гоголя часто обвиняли въ самообожаніи, скрытности, замкнутости. Не прощели объяснить его сдержанность въ сношеніяхъ съ людьми условіями особенно нетербургской жизни того времени, въ которой жилъ Гоголь? Кто не помнить, какъ осторожны, осмотрительны, сосредоточены были каждый и каждая въ Петербургъ въ тъ годы, даже съ лицами знакомыми. Не прерывалась-ли тамъ всякая беседа, всякий живой разговоръ при появлении лица неизвъстнаго? Петербургскій житель, даже въ провинціи, гдъ язы ки и тогда работали гораздо свободнъе, являлся всегда застегнутый на всв пуговины; его сейчасъ можно было узнать, куда-бы онъ ни явился-въ театръ-ли, на гулянье-ли, или въ клубъ! Съ другой стороны, кому тоже не извъстно, какъ жадно большинство читающаго русскаго люда сороковыхъ годовъ ловило каждую подробность, каждую черту изъ частной жизни общественныхъ дъятелей того времени, особенно писателей, даже не такого размъра, какъ Гоголь.

По обстоятельствамъ, извъстнымъ каждому. печатное слово принималось болъе или менъе оффиціально, каждый, кто какъ умѣлъ, старался читать между строкъ. Отсюда развита, какъ нигдъ. страсть къ письменной литературъ, отсюда-же и жажда къ разузнаванию частной жизни вліятельнаго писателя, желаніе, часто назойливое, вызвать сокровенное мнъніе писателя о данномъ предметъ. Отговоркой: "Я высказываю свое мивніс печатно" -- нельзя было отдълаться отъ любознательности публики: она хотвла знать именно то, что печатно не высказывалось. Боже мой! какихъ исторій, разсказовъ, анекдотовъ не ходило въ публикъ того времени про Бълинскаго, Тургенева, Некрасова, Ө. Достоевскаго и др!.. Гоголь безъ всякаго самообожанія могъ знать, что каждая полробность о его жизни полна интереса для общества, что каждое слово, сказанное о комъ-нибудь или о чемъ-нибудь, непремънно подхватится, разнесется и можетъ получить такое значеніе, котораго онъ и не думалъ ему давать.

Надо взять въ соображение, что, кромъ той части общества, которая дъйствовала на различныхъ поприщахъ оффиціальной и публичной жизни, и на которую, за немногими исключеніями, передовые люди того времени и проводившіяся ими идеи имъли весьма ограниченное вліяніе, въ большинствъ возбуждая даже злобу и ненависть, — кромъ этой части общества — выдвигалась на жизненной аренъ другая публика, новое общество, только еще готовившееся дъйствовать. Я говорю про молодежь, преимущественно недостаточную, даже бъдную, трудившуюся и учившу-

юся въ одно и тоже время. Вотъ эта-то новая публика съ жалностью ловила каждую подробность изъ жизни любимаго писателя, и вотъ на эту-то публику, къ слову сказать, литература сороковыхъ годовъ имъла огромное и благотворное вліяніе. Помню я эти годы, помню сколько знакомыхъ объжишь, бывало, во сколько кондиторскихъ забъжищь въ первыхъ числахъ мъсяца, чтобы только имъть возможность прочитать вышедшую въ свътъ новую книжку "Отечественныхъ Записокъ". Съ какимъ терпъніемъ, съ какою странною тоской сидишь, бывало, часа дватри въ кондиторской, медленно прихлебывая холодный чай, въ ожидани пока освободится завътная книжка.... и когда попадется она въ руки, прежде всего, разумъется, съ жадностью читаешь статьи Бълинскаго, узнававшіяся какимъ-то чутьемъ, если можно такъ выразиться, такъ какъ Бълинскій подъ статьями не подписывался. Помню также, какое торжество бывало, когда учитель словесности, довольный учениками, приноситъ книжку "Отечественных» Записокъ" со статьей Бълинскаго: какъ береглась эта книжка! Сколько разъ перечитывалась! Какую энергію и жажду къ труду возбуждали разсказы о труженнической, почти мученической жизни Бълинскаго... Его неутомимая дѣятельность, несмотря на всевозможныя препятствія, его твердость въ перенесеніи различныхъ невзгодъ, преслъдованій и физическихъ бользней, его страстная, гуманная, нъжная душа, сквозившая въ статьяхъ, имъли чарующее вліяніе на молодыя, воспріимчивыя сердца... Это вліяніе на многихъ осталось на всю жизнь...

Многихъ знаю я, которые до сихъ поръ, уже потертые, помятые жизнью, безъ умиленія не могутъ произнести имени Бълинскаго, и продолжають честно трудиться, во имя его... Мнъ кажется, литератора еще мало знають о размъръ вліянія на ту часть средняго, образованнаго общества, которое въ литературъ не высказывается, мемуаровъ о себъ не ведетъ и вообще таитъ про себя свои сокровенныя убъжденія, руководясь только ими въ своихъ дъйствіяхъ на жизненномъ поприщъ. Возвращаюсь къ Гоголю. Я лично, при встръчахъ съ нимъ, не замътилъ въ немъ ни проявленія колоссальной гордости, ни самообожанія — скорве въ немъ замвчались робость, неувъренность, какая-то неръшительность -- какъ въ сужденіяхъ о какомъ нибудь предметь, такъ и въ сношеніяхъ съ людьми... Слабости къ аристократическимъ знакомствамъ, въ это время, въ немъ тоже не было замътно... Сколько мнъ случалось видъть, съ людьми наименъе значущими Гоголь сходился скоръе, проще, быль болъе самимъ собою, а съ людьми, власть имфющими, застегивался на всф пуговицы.

Жилъ Гоголь, въ Одессъ, за Сабанъевымъ мостомъ, въ домъ Трощинскаго, гдъ мнъ привелось быть у него одинъ разъ. Выходилъ онъ изъ дому, по его словамъ, не ранъе четвертаго часа и гулялъ до самаго объда. Изъ его же словъ знаю, что онъ часто посъщалъ семейства: князей Ръпнина и Д. И. Гагарина.

Постоянный костюмъ Гоголя состоялъ изъ темно-коричневаго сюртука, съ большими бархат-

ными лацканами; жилетъ изъ темной съ разводами матеріи и темныхъ брюкъ; на шев красовался шарфъ съ фантастическими узорами, или просто обматывалась черная шелковая косынка, зашпиленная крестъ на крестъ обыкновенной булавкой; иногда на галстукъ выпускались отложные, отъ сорочки, остроугольные воротнички. Шинель коричневая, на легкой вать, съ бархатнымъ воротникомъ. Въ морозные дни енотовая шуба. Шляпа-цилиндръ съ конусообразной тульей. Перчатки черныя. Голосъ у Гоголя былъ мягкій, пріятный; глаза проницательные... впрочемъ, наружность его извъстна. За нъсколько дней до отъезда Гоголя изъ Одессы, на второй или на третьей недѣлѣ Великаго поста, постоянные собесъдники Гоголя у Оттона давали ему тамъ-же прощальный объдъ. День выдался солнечный и Гоголь пришелъ веселый. Поздоровавшись со всеми, онъ заметиль, что недостаетъ одного изъ самыхъ замътныхъ, постоянныхъ его собесъдниковъ Ильина. "Гдъ-же Николай Петровичъ? спросилъ Гоголь у Соколова. "Да ночью ему что-то попритчилось... захворалъ... шибко хватило, и теперь лежитъ:

Внезапная бользнь Ильина видимо произвела дурное впечатльне на Николая Васильевича, и хотя онъ старался быть и любезнымъ, и разговорчивымъ, но это ему не удавалось. Разсъянность и задумчивость, въ которыя онъ часто погружался, сообщались и остальному обществу и потому объль прошелъ довольно грустно. Послъ объда Гоголь предложилъ пойти навъстить Ильина. Всъ охотно согласились и отправились всей компаніей. Ильина нашли уже выздоравливающимъ-

Гоголь сказаль ему нѣсколько сочувственныхъ словъ и тутъ-же хотълъ распрощаться со всъми нами; но мы единодушно выразили желаніе проводить его до дому. Вышли вмѣстѣ. Гоголь былъ молчаливъ, задумчивъ и на половинъ дороги къ дому, на Дерибасовской улицъ, снова сталъ прощаться... никто не решился настаивать на дальнъйшихъ проводахъ. Гоголь на прощаньи подтвердилъ данное прежде объщаніе – на слъдующую зиму прітхать въ Одессу. "Здтсь я могу дышать. Осенью поъду въ Полтаву, а къ зимъ и сюда... не могу переносить съверныхъ морозовъ... весь замерзаю и физически, и нравственно". Простился съ каждымъ тепло; но и онъ, и каждый изъ насъ, цълуясь прощальнымъ поцълуемъ, были какъто особенно грустны... Гоголь пошель, а мы молча стояли на мѣстѣ и смотрѣли ему вслѣдъ, пока онъ не завернулъ за уголъ. Не суждено намъ болъе его видъть. Чрезъ годъ Гоголя не стало.

Monrenobs.

## Выдержка изъ брошюры "День памяти Пушкина",

Одесса, 6/26 Іюня 1880 г.

въ Императорскомъ Новорос. университетъ.

(Crp. 46-50).

....... взошель на канедру одинь изъ старожиль одесскихъ, г. Тройницкій, послѣдній ораторь дня. По приглашенію того-же Славянскаго Общества, г. Тройницкій имѣль произнести свое стихотвореніе, посвященное воспоминанію о встрѣчѣ съ Гоголемъ, младшимъ современникомъ и и другомъ Пушкина, въ Одессѣ, лѣтъ тридцать тому назадъ.

Раньше, чѣмъ произнести свое стихотвореніе. г. Тройницкій сказалъ нѣсколько живыхъ словъ, вспоминая обстоятельства, вызвавшія его музу.

"Честью находиться и говорить здѣсь я—началь г. Тройницкій — обязань случайному обстоятельству. У меня сохранилось стихотвореніе неизвѣстнаго въ литературѣ автора, посвященное Гоголю, въ память знакомства съ нимъ, при возвращеніи его изъ Италіи. Такъ какъ въ стихотвореніи встрѣчается нѣсколько стиховъ объ отношеніяхъ Пушкина къ Италіи, о его творчествѣ и смерти, то распорядители праздника и пожелали, чтобы стихотвореніе было прочтено сегодня. Вотъ поводъ и оправданіе, почему я читаю вещь, только косвенно относящуюся къ настоящему торжеству.

Братъ поэта, Левъ Сергѣевичъ Пушкинъ, былъ замѣчательно остроумный человѣкъ и феноменальной памяти. Онъ зналъ на память и превосходно читалъ всѣ ходившіе тогда въ рукописи русскіе стихи. Онъ и познакомилъ автора съ Гоголемъ.

Послѣ продолжительнаго пребыванія въ Италіи, Гоголь, по прибытіи въ Одессу, отправился съ парохода прямо въ карантинъ, котораго въ ту пору не могъ миновать ни одинъ пассажиръ изъ заграницы. \*) Левъ Сергѣевичъ съ нашимъ авто-

<sup>•)</sup> Гоголь прибыль сюда на русскомъ пароходъ, въ сопровождени г. Базили.

ромъ отправились въ карантинъ, гдѣ на ихъ звонокъ вышелъ изъ своего нумера Гоголь. Физіономія Гоголя при первомъ взглядѣ на него, поражала своимъ саркастическимъ выраженіемъ. Онъ разсѣянно перебиралъ четками и привѣтствовалъ навѣстившихъ его знакомъ своей руки. Его отдѣляли отъ посѣтителей четверныя проволочныя рѣшетки на довольно значительное пространство, такъ что разговаривать окызывалось довольно неудобнымъ. Явственно доносился только плескъ береговой волны, а по ту сторону залива какъбы трепетала въ струяхъ знойнаго миража прилегающая къ морю степь.

Гоголь не разъ заходилъ къ автору стихотворенія и Льву Сергѣевичу, въ домъ Крамаревой, на Дерибасовской, гдѣ они оба квартировали.

Гоголь вспоминаль объ Италіи, о Пушкинъ, о порядкахъ въ отечествъ, о новъйшихъ явленіяхъ въ русской литературъ и разсказалъ нъсколько анекдотовъ. Вообще ему было привольнъе въ дружескомъ кружкѣ, чѣмъ въ большомъ обществъ. Гоголь проживалъ у Сабанъева моста, во флигелъ дома, нынъ принадлежащаго графинъ Толстой, въ двухъ комнаткахъ. Въ одной изъ нихъ стояль только круглый ясеневый столь, на кокоторомъ лежала одна книжечка - Новый завътъ, на греческомъ языкъ. Въ другой-кровать, два стула и у окна ясеневая конторка, на которой лежала толстая тетрадь и полулисть. Гоголь уже находился тогда подъ разъвдающимъ настроеніемъ того мистицизма, изъ котораго, повидимому, онъ и самъ не усматривалъ выхода, и который натолкнулъ его на злополучную рѣшимость сжечь

вторую часть "Мертвыхъ Душъ" и ускорилъ его смерть.

Воспоминанія о знакомствѣ и бесѣдахъ съ Гоголемъ выразились въ слѣдующемъ стихотвореніи (приводимъ отрывокъ, имѣющій отношеніе къ Одессѣ).

Ты, на пути въ свой край родимый, На скинскій берегь нашь ступиль, И міръ иной, родной картиной, Тебя отвсюду окружилъ. Перебирая молча четки, Ты намъ привътъ послалъ рукой Сквозь карантинныя рашетки, И здівсь мы встрівтились съ тобой: Брать знаменитаго поэта \*) Да я-ни чвит не именитый, Да ты — зашелецъ знаменитый. Горячимъ воздухомъ одъта, Видивлась цвпь черезъ заливъ; Волны рокочущей отливъ До слуха чутко доносился. Пока ты съ нами не простился.

Быль ясный день, и зной томиль, Когда ты кровь мой посьтиль. И незамьтно время мчалось, И многое припоминалось Про зарубежный жизни строй, И намь присущій быть родной И про твои съ поэтомъ встрычи. О мемъ—владыкъ русской рычи, Высокомъ, искреннемъ пъвпъ, Въ терново-лавровомъ вынць

<sup>\*)</sup> Левъ Сергвевичъ Пушкинъ.

Унесшимъ въ глубъ своей могилы Такія творческія силы, Намъ грустно было вспоминать И раны сердца растравлять.

Ни люстръ, висящихъ съ потолка, Ни бронзъ, ни утвари красивой, Въ укроиной свии уголка, Когда въ Одессъ суетливой Ты проживаль, я не видаль. О нихъ ты мало помышлялъ. Всего двъ горенки: въ одной Завыть Спасителя, въ другой-Гдв воплощалась мысль твоя, Лежала рукопись. Въ ея Потомъ сожженные листы Ты заносиль свои мечты, И думаль ты, что трудь упорный, Многострадальный, плодотворный, Свершенъ. Одинъ ударъ рвзца До вождъленнаго конца, Твов, казалось, оставался. И ты простился и разстался, Разстался съ нами навсегда...



# Воспоминанія протої рея Матеся Веселовскаго.

T.

### О лиманахъ Купльнициомъ и Хаджибейскомъ.

гои воспоминанія объ Одесскихъ лиманахъ доходять до 1841 года. А между тъмъ, цълебность этихъ лимановъ, какъ видно, была извъстна очень давно. Въ 1828 году Императрица Александра Өеодоровна, въ бытность свою въ Одесст во время войны Россіи съ турками, постщала дачу Десмета, нынъ паркъ, какъ замъчательную своими розами. Изъ этого видно, что застроеніе дачами лимановъ въ то время уже процвътало. Дачи преимущественно строились по южной сторонъ лимановъ. Съверная сторона была заселена на Хаджибейскомъ лиманъ двумя-тремя деревеньками, а на Андреевскомъ – нъмцами-колонистами. На западной сторонъ обоихъ лимановъ расположилось нѣсколько помѣщичьихъ усадебъ. О цълебности лимановъ сообщилъ мнъ старожилъ гор. Одессы, имъвшій дачу на западной сторонъ

Хаджибейскаго лимана, Захарій Киріаковичъ Ставро, что онъ, по совъту окрестныхъ мужиковъстарожиловъ, страдая ногами, приказалъ вырыть яму въ нѣсколько аршинъ въ квадратѣ, глубиною до 11/2 аршина. Этотъ резервуаръ онъ выложилъ досками и приказалъ наполнить водою изъ лимана. Купанье въ этой водъ, подвергавшейся сильному испаренію отъ солнечныхъ лучей, онъ могъ производить не болье 5-6 дней, затымь вода дылалась такой плотной и сильной и такъ ръзала и щипала тъло, что приходилось перемънять воду. Двухивсячное купанье въ этомъ резервуарв совершенно возстановило его ноги. Кромъ того, практиковалось зарываніе въ песокъ, для чего прямо на берегу вырывалась неглубокая канава, которая оставлялась на время подъ дъйствіемъ солнечныхъ лучей; затъмъ, въ то время, когда мокрый песокъ еще не совстиъ высыхалъ, въ эту канаву клали больнаго и засыпали пескомъ по шею, оставляя въ такомъ положени по нъсколько часовъ.

Докторомъ Андреевскимъ была открыта цѣлебность Куяльницкаго лимана въ 1834 году и съ этого времени лиманъ сталъ называться Андреевскимъ. Въ 1841 году было обращено вниманіе на цѣлебность лимановъ и тогда-же приказомъ общественнаго призрѣнія былъ устроенъ на Андреевскомъ лиманѣ камышевый баракъ безъ потолка, крытый камышемъ, для помѣщенія двадцати больныхъ. При открытіи этого перваго лечебнаго заведенія я былъ приглашенъ освятить его въ присутствіи губернатора Ахлестышева, членовъ приказа, старшаго врача больницы Баленъ-де-Балю

и секретаря Врето. Больные пользовались только купаньемъ въ лиманъ. Баракъ этотъ просуществоваль всего одинь годь. По жалобь окрестныхъ дачевладъльцевъ на безцеремонность больныхъ, отправлявшихся купаться изъ барака въ лиманъ и по дорогъ раздъвавшихся, приказомъ общественнаго призрънія лиманная лечебница была переведена съ Андреевскаго лимана на Хаджибейскій, который тоже въ это время быль признанъ лечебнымъ, для чего была нанята дача Кальсберга, нынъ Вернера, смежная съ паркомъ. Больные купались въ лиманъ, который тогда былъ гораздо ближе. На этой дачь стали примънять уже грязь. Такъ какъ между этой дачей и лиманомъ была ложбина, наполнявшаяся во время дождей водой, то по окраинамъ этой ложбины было много грязи, гдъ были разставлены деревянные ящики со стеклянными крышами. Грязь нагръвалась солнечными лучами. Въ эти ящики клали больныхъ на нъсколько часовъ, послъ чего обмывание производилось въ самомъ лиманъ. Такой способъ леченія производился года два или три. Затымь устроены были для пользованія грязями корыта на самой дачь Кальсберга. По иниціативь смотрителя больницы, Майбороды, тамъ часто по праздникамъ совершаемы были мною молитвословія, пълись молебны, акаеисты.

Когда общественное управленіе стало завъдывать богоугодными заведеніями, то имъ была куплена съ торговъ за 12,000 руб. сер., по иниціативъ попечителя Зарифи, дача Волохова, бывшая городскаго садовника Десмета, и грязелечебное заведеніе на Хаджибейскомъ лиманъ стало

постепенно усовершенствоваться и, наконецъ, получило свой настоящій видъ. Врачами, завъдывавшими заведеніемъ съ самаго его основанія, были Серединскій, Бертензонъ, Конопакъ, Яковлевъ, Григоровичъ, Сморчевскій, Мочутковскій, Акинъ, Грумбергъ, Зоринъ, Врублевскій и Чаушанскій. Кромъ этого заведенія, льтъ 15 тому назадъ устроена самостоятельная еврейская грязелечебная больница. Существуетъ также около 40 лътъ, если не болье, дътскій пріють, но тамь, кажется, дети только проводять лето. Известно мне также, что въ прежнее время лето проводилъ на лиманъ и институтъ благородныхъ дъвицъ, нанимая для этого помъщение на дачъ Дидрихса, нынъ Звонарева. Частныхъ лечебницъ на Хаджибейскомъ и на Андреевскомъ лиманахъ, сколько мнѣ извъстно, три: на Хаджибейскомъ – Друта, на Андреевскомъ-больница доктора Бертензона и доктора Яхимовича. Для леченія лиманомъ больные избирались большею частью изъ среды пользующихся въ больницъ. Старшій врачь по временамъ наважалъ для наблюденія за пользованіемъ.

#### II.

## О Безъименной площади.

Безъименная площадь находится на Херсонской улиць, близъ городской больницы. Мъсто это прежде принадлежало греку-бъдняку. На немъ разведенъ былъ садъ и небольшой домикъ. Грекъбъднякъ тяготился этимъ мъстомъ и болье потому, что на его обязанности лежало содержать

въ чистотъ улицу, которыя тогда мостились щебнемъ, при сырости превращавшимся въ грязь, и домовладълецъ - грекъ собственными руками долженъ былъ собирать эту грязь и вывозить на чумную гору. Это заставило грека продать все это мъсто Нарышкину за 8 тысячъ рублей ассигнаціями. Нарышкинъ нъсколько времени выпасалъ на этомъ мъстъ лошаковъ, верблюдовъ, муловъ и дойныхъ коровъ. Впослъдствіи, по совъщаніи съ генералъ-губернаторомъ М. С. Воронцовымъ, Нарышкинъ продалъ это мъсто городу для устройства на немъ площади съ магазинами кругомъ. Площадь эта необходима была потому, что въ то время хлібо доставлялся въ городъ на воловыхъ подводахъ и городъ во время привоза буквально быль запружень подводами такъ, что отъ нихъ ни проходу, ни проъзду не было. Такимъ образомъ возникшая площадь стала наполняться подводами съ хлѣбомъ. Когда хлѣбъ сталъ поставляться вагонами, то и площадь потеряла свое значеніе.

## III.

## 0 чумъ 1838 года.

Чума 1838 года занесена была въ городъ досмотрщикомъ карантина, у котораго умершее дитя отъ чумы погребалъ священникъ Покровской церкви, Бочаровъ. Принесеннымъ съ погребенія платочкомъ онъ занесъ чуму и въ семью свою. Когда заболѣли дѣти священника, тогда только узнали, что это чума. Послѣ этого приняты были мѣры: оцѣпленъ былъ городъ и спеціально дворъ

и все жилье Покровской церкви; донесено было градоначальникомъ Левшинымъ въ Петербургъ, но тутъ сдълана была ошибка: посланный пакетъ не былъ подвергнутъ окуркъ. Говорятъ, покойный Императоръ Николай Павловичъ, получивъ донесеніе безъ окурки, три дня никого не допускалъ къ себъ изъ опасенія подвергнуть заразъ. Другая ошибка была сдълана посылкою парохода въ Крымъ къ генералъ-губернатору Воронцову, который сказалъ: "Чума въ Одессъ, и въ Крымъ ее привезли".

Съ прівздомъ Воронцова закрыто было богослуженіе во всвхъ церквахъ Одессы, заболвящихъ чумою отправляли въ Карантинъ. По поводу пропуска чумы наряжено было слвдствіе, результатомъ чего было удаленіе врачей изъ Карантина. Градоначальникъ Левшинъ переведеиъ былъ въ Иркутскъ. Когда на мвсто его явился графъ Толстой и жители города обратились къ нему съ просьбою, чтобы онъ снялъ оцвпленіе города, то онъ отввтилъ имъ, что забылъ ключи въ Петербургв.





# Разсказъ о пребыванін въ Одессъ Царской Фанилін

въ 1837 году,

записанный со словь старожилки.

ъ сентябръ мъсяцъ 1837 г. Одесса была осчастливлена прівздомъ Государя Николая Павловича и Супруги Императрицы Александры Өеодоровны и почти всей Царской семьи, пробывшихъ въ нашемъ городъ, проъздомъ въ Крымъ, цѣлую недѣлю. Теперешніе жители Одессы, прозванной красавицей юга, не могутъ себъ составить приблизительнаго понятія о томъ, что изъ себя представляла эта красавица въ эпоху, о которой я говорю. Я, какъ старожилка, прожившая болье 50 льть въ ней и сльдившая въ этотъ полувъковый періодъ ея жизни за ея ростомъ и развитіемъ, могу засвидътельствовать, что съ тъхъ поръ она преобразилась не только во внъшнемъ видъ своемъ, но и во внутреннемъ складъ жизни ея произошло значительное измѣненіе. Въ то доб-

рое старое время въ Одессъ почти не было многоэтажныхъ домовъ, улицы были изрыты выбоинами и на нихъ стояла либо невылазная грязь, либо густая, вдкая пыль. Вивсто прекрасныхъ мостовыхъ, содержимыхъ въ чистотъ и поливаемыхъ водой изъ водопроводовъ каучуковыми шлангами, единственнымъ дезинфекторомъ города былъ только извъстный маюръ Драгутинъ съ его арестантской командой, отличавшейся замъчательной дисциплиной и отсутствіемъ случаевъ побъговъ, столь не ръдкихъ въ то время не только между арестантами, но и между солдатами. Государь во время осмотра тюремнаго замка выразился даже, что арестанты въ тюрьме содержатся такъ хорошо, что, пожалуй, и солдаты его арміи могли-бы позавидовать имъ... Но если внъщній видъ Одессы былъ въ ту пору неказистъ, то зато ни по складу своей внутренней жизни, ни по составу своего общества современная Одесса не можетъ идти въ сравненіе съ тогдашней. Свътльйшій князь М. С. Воронцовъ \*) и супруга его Елисавета Ксаверіевна, урожденная графиня Браницкая, съумъли привлечь въ Одессу аристократическія фамиліи и окружить себя блестящимъ обществомъ. Около нихъ составился какъ-бы маленькій дворъ, въ ко-

<sup>\*)</sup> Въ то время онъ былъ еще графомъ. Мих. Пав. Щербининъ, управлявшій на Кавказѣ его канцеляріей и написавшій его біографію, впослѣдствій сенаторъ и начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати, разсказывалъ мнѣ, что когда пріѣхалъ изъ Петербурга курьеръ съ извѣстіемъ о пожалованіи Воронцову княжескаго достоинства, то онъ съ неудовольствіемъ принялъ это извѣстіе, сказавъ, что графскій титулъ имѣетъ для него больше цѣны. А. Е.

торомъ видную роль играла родственница княгини, графиня Шуазель. Кромь баловъ, даваемыхъ ими у себя во дворцъ, княгиня еженедъльно являлась со всей своей свитой въ англійскій клубъ на семейные вечера, куда, слъдуя ея примъру, являлось и все лучшее общество старой Одессы. Въ то время въ Одессъ былъ градоначальникомъ Алексъй Иракліевичъ Левшинъ, приходившійся родственникомъ моему мужу, а такъ какъ мужъ мой быль адъютантомь при Воронцовь \*), то мнь, естественно, приходилось много вращаться въ обществъ и быть знакомой со всъми лучшими представителями и представительницами его. Служебное положение мужа, а также и личная извъстность Императрицѣ Александрѣ Өеодоровнѣ, по Смольному монастырю, откуда я была выпущена за три года до того и гдв мы съ сестрою пользовались высокимъ расположениемъ Государыни, дали мнв возможность участвовать во всвхъ празднествахъ по случаю прівзда Царской Семьи, о чемъ я и хочу разсказать, насколько припомню.

Какъ я уже сказала, прівздъ Царской Семьи въ Одессу ожидался въ сентябрѣ мѣсяць. За долго передъ тѣмъ кн. Воронцовъ поручилъ мужу моему и еще двумъ лицамъ — Папудову и состоящему при штабѣ полковнику Семякину—раздѣлить между собою заботу о составленіи программы празднествъ и вообще подготовить все необходимое

<sup>•)</sup> Мужъ разказчицы, Дмитрій Петровичъ Гав—ко, былъ богатымъ помъщикомъ Полтавской губерніи. Онъ былъ впослъдствіи губернскимъ предводителемъ дворянства и скончался въ званіи камеръ-юнкера двора.

А. Е.

для пріема высокихъ гостей. Прежде, чѣмъ прибыть въ Одессу, Государь и Царская Семья остановились въ Вознесенскъ, гдъ были маневры всей южной кавалеріи, начальникомъ которой былъ графъ Витте, жившій въ Одессъ, въ домъ кн. Гагарина, гдъ теперь коммерческий клубъ. Въ Вознесенскъ дворянство давало роскошный балъ, и мужа моего Воронцовъ командировалъ туда, чтобы посмотръть, какъ тамъ все устроено и донести ему. Мнъ очень хотълось сопровождать мужа туда, да и онъ охотно взялъ-бы меня съ собой, но теща воспротивилась и не пустила меня. Упоминаю объ этомъ, чтобы показать, до какой степени мы въ наше время повиновались старшимъ. Многія-ли изъ нынъшнихъ молодыхъ дамъ слѣдуютъ этому!.. Но вотъ насталъ, наконецъ, и день прівзда въ Одессу Царской Фамиліи. Кромв Государя Николая Павловича и Императрицы Александры Өеодоровны, остановившихся во дворцъ кн. Воронцова, прибыли: Наслъдникъ Цесаревичъ Александръ Николаевичъ, Великій Князь Михаилъ Павловичъ съ супругой своей Еленой Павловной, Великая Княжна Марія Николаевна, герцогъ Лейхтенбергскій, нъсколько иностранныхъ принцевъ и огромная свита. Для всъхъ ихъ были отведены квартиры вблизи дворца. У насъ, въ нашемъ домъ, на Екатерининской улицъ (нынъ домъ Бенетато) остановился молодой красавецъ, герцогъ Лейхтенбергскій. Онъ какъ разъ въ то время былъ женихомъ Маріи Николаевны и свадьба ихъ состоялась въ томъ-же году въ Москвъ, по возвращеніи Царской Фамиліи изъ Крыма. Цесаревичу и В. К. Марьт Николаевит были, конечно, отведены покои при ихъ Августъйшихъ родителяхъ, а Михаилъ Павловичъ съ Еленой Павловной жили въ домъ, бывшемъ кн. Гагарина, на Софіевской улицъ, нынъ купленномъ и подаренномъ одесскимъ городскимъ головой, Г.Г. Маразли, городу для устройства музея.

Въ первый-же день прівзда вся Царская Фамилія была вечеромъ въ театрѣ, гдѣ въ то время подвизалась итальянская опера съ такимъ составомъ пъвцовъ, какого больше никогда не было въ Одессв. Здвсь у места будеть сказать, что Одесса въ этомъ случав опередила не только провинціальные города Россіи, но и столицы, и въ то время, какъ въ Петербургъ итальянская опера только стала зарождаться, въ Одессъ она уже давно процвътала. Почему-же теперь нъкоторые считаютъ Одессу антимузыкальнымъ городомъ?вотъ чего я себъ никакъ объяснить не могу!.. Но возвращаюсь къ прерванному. На парадный спектакль я была приглашена Левшиными въ ихъ градоначальническую ложу, которая находилась vis-à-vis съ Царской ложей.

При появленіи въ ней Императрицы мы, конечно, всѣ встали и она, окинувъ взглядомъ всю залу, остановила свой взоръ на нашей ложѣ и кивнула въ нашу сторону головой. Ни Левшина, ни ея дочери не хотѣли допустить, чтобы вниманіе Ея Величества относилось ко мнѣ, сколько я ихъ не увѣряла, но на другой день онѣ воочію убѣдились, что я была права. Я уже сказала, что мы съ сестрой пользовались особеннымъ вниманіемъ Государыни въ Смольномъ. Мы были под-

ругами игръ В. К. Маріи Николаевны, а отецъ нашъ, командовавшій сначала Волынскимъ полкомъ въ Варшавъ, а потомъ тамъ-же 3-й Гвардейской пъхотной дивизіей \*), быль любимець Цесаревича Константина Павловича и Великаго Князя Михаила Павловича. Благоволеніе къ нему было такъ велико, что когда бывало отъ Двора отправлялся курьеръ къ Цесаревичу въ Варшаву, то ему вивнялось въ обязанность завзжать передъ отъвздомъ къ намъ въ Смольный монастырь за нащими дътскими письмами къ отцу. Неудивительно поэтому, что Императрица меня тотчасъ узнала въ театръ, и когда на другой день мы всъ ей представлялись, то она, обойдя представлявшихся ей дамъ, а именно: вдову корпуснаго командира Сабанвеву, генеральшу Стихъ, гр. Шуазель, кн. Гагарину, полковницу Шостакъ и барышень Потоцкую и двухъ Комаръ, уже подойдя къ кн. Гагариной, взяла меня за руку и все время разговора съ нею и Шостакъ, за которой я стояла по очереди, не выпускала мою руку изъ своихъ рукъ.

— Je t'ai réconnue à tes yeux?—сказала она, обращаясь ко мнв. И когда Воронцова сказала ей, что мужъ мой состоитъ адъютантомъ при ея мужв, то велвла представить его ей на предстоящемъ балу, а затвмъ, по окончаніи представленія, приказала мнв слвдовать за нею въ кабинетъ. Здвсь В. К. Марія Николаевна кинулась мнв на

<sup>\*)</sup> Генералъ - лейтенантъ Дмитрій Семеновичъ Есаковъ былъ впослідствій комендантомъ въ г. Вильнів и скончался въ отставків въ г. Кременчугъ.

А. Е.

шею и мы долго бестдовали съ нею объ общихъ подругахъ нашихъ.

— Et comment va ton allemand? — спросила меня съ улыбкой Государыня.

Чтобы понять этотъ вопросъ, надо сказать, что нѣмецкій языкъ мнѣ никогда не давался и я получала въ Смольномъ дурные баллы изъ этого языка. Это было извѣстно Государынѣ изъ еженедѣльныхъ свѣдѣній, доставляемыхъ ей во дворецъ, объ успѣхахъ въ наукахъ всѣхъ насъ, смолянокъ. Но удивляться надо ея памяти, не забывшей о такомъ ничтожномъ обстоятельствѣ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ моего выхода изъ монастыря. Я заливалась слезами радости и была сильно взволнована, что дало поводъ В. К. Еленѣ Павловнѣ ласково потрепать меня по щекѣ во время представленія моего у нея и назвать меня "реtite pleureuse".

Блестящимъ баломъ закончились празднества пребыванія въ Одессѣ Царской Фамиліи. Этотъ балъ былъ данъ въ биржевомъ зданіи, къ которому были сдѣланы временныя деревянныя пристройки со стороны садика, отдѣляющаго зданіе это отъ теперешней публичной библіотеки. Внутреннее убранство залъ было великолѣпно. Всѣ колонны были обдѣланы позолоченнымъ трельяжемъ, по которому вились живыя виноградныя лозы съ гроздями винограда всѣхъ мѣстныхъ породъ. Будуаръ Императрицы былъ роскошно отдѣланъ турецкими шалями. Я танцовала съ С. В. Сафоновымъ въ одной кадрили съ Вел. Кн. Маріей Николаевной, танцовавшей съ своимъ жени-

хомъ-герцогомъ Лейхтенбергскимъ, съ красавицей Щербиной, урожденной Штиглицъ, и фрейлиной Потемкиной. Очень многіе туалеты остались у меня въ намяти. Такъ, Императрица была въ пунцовомъ креповомъ платьѣ, передъ котораго былъ весь осыпанъ брилліантовыми шатонами. Пунцовый цвътъ, какъ извъстно, былъ любимымъ цвътомъ ея. В. К. Елена Павловна и В. К. Марія Николаевна были въ бълыхъ платьяхъ, графиня Воронцова была въ бъломъ неразръзнаго бархата платьв. Государь танцоваль съ нею польское, а потомъ уже съ Еленой Павловной и Маріей Николаевной. Фрейлина Потемкина была въ креповомъ платъв съ бутонами розъ; Щербинина-въ тюль-иллюзіонъ съ гирляндами розъ; я-въ розовомъ. Въ сторонъ у колонны стояла, не принимая участія въ танцахъ, знаменитая Марья Антоновна Нарышкина, урожденная кн. Четвертынская, пользовавшаяся когда-то особеннымъ расположениемъ Государя Александра Павловича. Она поселилась въ Одессъ и жила въ домъ на Николаевскомъ бульваръ, что нынъ называется дворцомъ, построенномъ по ея плану ея приближеннымъ д. с. с. Брозинымъ. На балу она держала себя съ достоинствомъ и я видъла, какъ къ ней подходилъ Михаилъ Павловичъ и разговаривалъ съ нею, а затъмъ и Наслъдникъ, поцъловавшій у нея при всъхъ ручку.

По отъвзяв Царской Фамиліи, въ Одессв открылась чума, которая въ следующемъ 1838 году поглотила много жертвъ. Говорили даже, что были случаи заболеванія ею уже во время пребыванія въ городе Высокихъ Гостей. За такой недосмотръ градоначальникъ Левшинъ былъ переведенъ губернаторомъ въ Иркутскъ, куда онъ, однако, не поъхалъ. Впослъдстви онъ, какъ извъстно, былъ Товарищемъ Министра Внутреннихъ Дълъ.

Сообываля

Анатолій вгоровь.



## Графъ А. Г. Строгановъ и графъ М. Д. Толстой

0

# A. C. Hymrehb.

рафъ Строгановъ и графъ Толстой очень давно были извъстны, почти каждому одесситу, и даже пріъзжему на временное жительство сообщалось, что въ Одессъ живутъ представители этихъ двухъ родовитыхъ фамилій Россіи. Одесса этими двумя русскими фамиліями, если можно такъ выразиться, какъ-бы гордилась.

Многіе изъ одесситовъ знали лично обоихъ графовъ, а до многихъ доходили разнаго рода разсказы о ихъ характерахъ и наклонностяхъ.

Я еще съ дътства зналъ о томъ, что въ Одессъ живутъ двъ фамиліи графовъ, часто я ихъ видалъ на улицъ или на бульваръ, но лично я имълъ возможность лишь разъ во всю свою жизнь съ ними говорить и тогда я на самомъ себъ испыталъ то, о чемъ я лишь слыхалъ объ этихъ двухъ представителяхъ русскихъ магнатовъ.

Событіе, о которомъ я хочу разсказать, связано съ именемъ того, передъ которымъ нынъ благоговъетъ вся Россія и имя котораго весьма дорого для гражданъ г. Одессы.

Дъло касалось сооруженія памятника А. С. Пушкину, которымъ нынъ украшается Николаевскій бульваръ.

Исторія сооруженія этого памятника хотя и весьма длинная, но ничего особеннаго въ себѣ не заключаетъ. Какъ обыкновенно, вначалѣ взялись горячо за дѣло, потомъ большинство остыло и послѣ долгаго перерыва, который наполненъ былъ лишь одними добрыми пожеланіями, идея сооруженія памятника начала получать реальное осуществленіе лишь въ 1887 г.

Еще въ 1881 г. было получено Высочайшее разрѣшеніе о сборахъ пожертвованій на памятникъ, а также было указано и мѣсто, гдѣ памятникъ долженъ быть поставленъ, лаже и проектъ былъ уже премированъ, но дѣло не двигалось ровно до 11 октября 1886 г., когда коммисія по сооруженію памятника, слагая съ себя обязанность продолжать дѣло, просила Правленіе Славянскаго Общества созвать соединенное присутствіе Правленія Славянскаго Общества и Коммисіи для разрѣшенія вопроса о дальнѣйшемъ веденіи дѣла по сооруженію памятника и о средствахъ къ осуществленію этого дѣла.

Я былъ въ то время предсѣдателемъ Славянскаго Общества. Такъ какъ 29 января 1887 года должно было исполниться 50 лѣтъ со дня смерти А. С. Пушкина, то я предложилъ не оставлять начатаго дѣла, а продолжать его и, какъ уроже-

нецъ г. Одессы, предложилъ свои услуги всецъло заняться этимъ дъломъ.

Само собою понятно, что прежде всего необходимо было организовать сборъ пожертвованій. Для этой ціли были заказаны особенные подписные листы, розданы въ весьма значительномъ количествіть гг. членамъ Общества, которые и приступили къ сбору пожертвованій среди своихъ знакомыхъ и друзей, — я-же, какъ предсідатель Общества, считалъ нужнымъ, вмісті съ другими лицами, побывать лично у боліве или меніве выдающихся гражданъ г. Одессы и лично просить о пожертвованіи.

Единственно съ этою цѣлью я и былъ у графа Строганова и у графа Толстого вмѣстѣ съ С. И. Знаменскимъ (нынѣ предсѣдатель Славянскаго Общества, а тогда товарищъ предсѣдателя).

Объ этихъ моихъ визитахъ я и хочу разсказать.

Я очень много слыхаль о разныхь весьма своеобразныхь взглядахь графа А. Г. Строганова, а также и о его дъйствіяхь, отличающихся странностью, но и не смотря на все это, а также и на заявленія многихь, что къ графу Строганову можно и не такъ какъ Богъ втоть, какъ онъ можетъ посмотрть на нашъ визитъ, — но такъ какъ никто мнт никакихъ особыхъ соображеній не указываль, а все лишь ограничивалось указаніемъ на общія черты пріема и обращенія графа Строганова съ постителями, а именно, что онъ можетъ и не принять, что онъ никому руки не протягиваетъ и т. п., то я настаиваль на сво-

емъ. Я находилъ, что неприлично не ъхать къ графу Строганову въ виду того, что онъ первый въчный гражданинъ гор. Одессы, а такъ какъ памятникъ сооружался на средства гражданъ, то къ первому гражданину не поъхать съ просьбой принять участіе въ общемъ дѣлѣ, — значитъ оказать ему невниманіе. Такъ я понималь это съ одной стороны, а съ другой я указывалъ и на то, что я, какъ предсъдатель Общества, долженъ свою личность забыть и дълать все, что отъ меня зависитъ, на пользу общественную. Если-же при этомъ можетъ выйти для меня что-либо непріятное, то я къ себъ лично этого относить не долженъ. Такъ я понималъ общественную дъятельность тогда, такъ понималъ впоследствіи, такъ и до сихъ поръ поступаю, хотя, говоря откровенно, часто получалъ за свое малороссійское упрямство незаслуженныя оскорбленія.

Послѣ долгихъ колебаній, наконецъ, я съ С. И. Знаменскимъ, въ одинъ воскресный день подъъхали къ подъъзду дома на Николаевскомъ бульварѣ, гдѣ жилъ графъ Строгановъ.

Вошли мы въ переднюю, мнѣ показавшуюся очень маленькой и темной, довольно просто убранную, и просили доложить, что пріѣхали предсѣдатель Славянскаго общества такой-то и товарищъ предсѣдателя такой-то. Не прошло и пяти минутъ, какъ человѣкъ предложилъ намъ подняться по лѣстницѣ во второй этажъ и ввелъ насъ въ небольшую угловую комнату, обставленную сверху до низу полками съ книгами. Я понялъ, что это была одна изъ библіотечныхъ комнатъ графа, о богатствѣ и разнообразіи библіотеки

котораго я много слыхаль. Въ комнать было не особенно свътло. Не долго намъ пришлось ждать. Портьера дверей состаней комнаты поднялась, вошель графъ безъ палки, но держась прямо, въ генеральской тужуркъ съраго цвъта. Не протянувъ намъ руки, не кивнувъ даже головою и не сказавъ ни слова, онъ сталъ передъ нами въ позу человъка, желающаго знать, что отъ него хотятъ. Отрекомендовавшись и отрекомендовавъ своего товарища, я приблизительно сказалъ слъдующее: "Мы явились къ вашему сіятельству, чтобы просить васъ, не признаете-ли вы возможнымъ, какъ первый въчный гражданинъ г. Одессы, принять участіе въ томъ дѣлѣ, которое нынѣ совершается въ Одессъ и въ которомъ принимаютъ участіе граждане города. Съ Высочайшаго разръшенія Его Императорскаго Величества между гражданами г. Одессы теперь идетъ подписка на памятникъ А.С. Пушкину, сооружаемый въ Одессъ. Проектъ памятника-фонтана уже изготовленъ. Архитекторъ Васильевъ уже получилъ за него премію отъ городскаго общественнаго управленія. Уже было молебствіе и на томъ мъсть, гдъ долженъ стоять памятникъ на Николаевскомъ бульваръ, положенъ камень съ надписью: "Мъсто для фонтана-памятника А.С. Пушкину".

Во все время, какъ я говорилъ свою тираду, я хотя и смотрълъ на графа, но его обыкновенно суровое выраженіе лица, на меня не произвело ровно никакого впечатльнія; оно было спокойно и я положительно на его лиць не уловилъ выраженіе того впечатльнія, которое мои слова на него произвели.

Не успълъ я кончить, какъ раздался громкій, ръзкій, отрывочный, съ нотой повелительнаго характера, голосъ графа.

— "Я кинжальщикамъ памятниковъ не ставлю!... Я до этого еще не дощелъ!... Вы читали это геніальное его произведеніе?..

Эти слова меня положительно поразили. Все что было до ихъ произнесенія, всего этого я ожидаль, но я никакъ не ожидаль всего того, что я услыхаль. Я растерялся... Произошла пауза Видя, что графъ молчить и ждеть отвъта, я посмотръль на Знаменскаго и увидъль, что слова графа произвели на него такое-же впечатлъніе, какъ и на меня. Нъсколько секундъ продолжалось молчаніе. Наконецъ я, прійдя въ себя, сказаль:

- Нътъ, ваше сіятельство, я произведеніе
   Пушкина "Кинжалъ" не знаю и не читалъ.
- Не читали. такъ прочтите... Совътую... Памятникъ ?!!

И графъ вновь остановился.

Немного опомнившись и прійдя въ себя отъ перваго впечатлінія, я, не давая себі яснаго отчета въ томъ, что я говорю, между тімъ сказаль:

- Намъ приходится передъ вашимъ сіятельствомъ извиниться за то безпокойство, которое мы вамъ причинили своимъ посъщеніемъ. Можетъ быть мы вызвали своей просьбой въ васъ какія-либо непріятпыя воспоминанія, я позволяю себъ васъ увърить, что мы, если явились къ вамъ, то лишь исполняя свой долгъ какъ передъ нашимъ обществомъ, такъ и передъ вами. Мы не считали себя вправъ не явиться къ вамъ, какъ въчному гражданину г. Одессы.

- Это хорошо... Но спрашиваю я васъ, что полиція смотритъ?.. Что она дълаетъ?.. Что-же это такое—Пушкину памятникъ!.. А?
- -- Я имълъ честь уже докладывать вамъ— сказалъ я—что подписка о сборахъ пожертвованій на памятникъ производится съ надлежащаго разръшенія. Мъстная администрація и его высокопревосходительство генералъ-губернаторъ Хр. Хр. Роопъ глубоко сочувствуетъ этому дълу и для увеличенія сборовъ разръщили устройство гуляній, концертовъ и т. п.
- -- Все это хорошо. Я понимаю...—сказалъ графъ все тъмъ-же голосомъ, ръзкимъ и съ нотой начальническаго тона. Но что-же полиція смотритъ?... Что она смотритъ?... Подписка!... И кому?... Нътъ, я не могу допустить подобнаго образа дъйствій... Нужно сообщить полиціи...

Я украдкою посмотрълъ на моего товарища и на его лицъ я прочелъ удивленіе и испугъ, а также, что слъдуетъ намъ скоръе оставить графа.

Происходившая сцена меня начала занимать и смѣшить, но видя, что дальше оставаться не слѣдуетъ, кланяясь, я сказалъ:

- Намъ остается еще разъ покорнъйше просить ваше сіятельство, извинить насъ за безпокойство, вамъ оказанное.
- Ничего, сказалъ графъ. Я въ подпискъ на памятникъ кинжальщику участвовать не могу.

При этихъ словахъ онъ намъ кивнулъ и мы чинно вышли.

Меня душилъ смѣхъ. Мнѣ казалось, что все то, что произошло, и та обстановка, при кото-

рой разыгралась эта сцена. были до крайности сувшны и комичны.

Я ожидаль многихь странностей отъ графа Строганова. Но я положительно не могь допустить, чтобы графъ Строгановъ и послѣ 50 лѣтъ со дня смерти А. С. Пушкина, могъ смотръть на него глазами современника, стараго боярина, не признававшаго въ поэтъ его геніальности и даже человъческаго достоинства. Заявленіе-же графа о томъ, "что смотритъ полиція?" сразу нарисовало мнъ образъ стараго барина, который застылъ, такъ сказать, въ условіяхъ жизни давно минувшихъ дней, не зная и не интересуясь тъмъ, что и какъ дълается въ настоящее время. Все, что говориль графъ о полиціи, было такъ искренно съ его стороны и такъ наивно казалось мив съ другой стороны, что невольно навело меня сейчасъ-же на размышленія серьезнаго свойства и то, что казалось смѣшнымъ въ началѣ предстало для меня въ совершенно иномъ свътъ.

Когда мы вышли на улицу, я обратился къ Знаменскому и сказалъ: "Ну, знаете, добръйшій С. И., въдь это историческій фактъ. Мы съ вами во всъхъ отношеніяхъ попали въ исторію. Я всего ожидалъ, но что я видълъ и слыхалъ — въдь это одна лишь прелесть!,.. Непремънно пойду къ какому - нибудь историку и разскажу о нашемъ визитъ и попрошу его все записать и сообщить объ этомъ въ "Русскую Старину". Я не знаю, что за причина такого взгляда графа Строганова на Пушкина, чъмъ Пушкинъ его такъ противъ себя вооружилъ, но по

всей въроятности здъсь что либо скрывается,--- но что именно--- я положительно не знаю ...

Говоря все это скороговоркою, я мало обращалъ вниманія на Знаменскаго. Но когда я окончилъ и посмотрѣлъ на него, то увидѣлъ, что Знаменскій былъ очень сконфуженъ. Я замолчалъ. Нѣсколько минутъ шли мы по бульвару молча. Наконецъ Знаменскій мнѣ говоритъ: "Знаете что, пожалуйста не говорите лучше никому объ этомъ пріемѣ".—"Какъ,— отвѣтилъ я,—вѣдь это фактъ историческій!... Что вы? Непремѣню разскажу его?" Но Знаменскій стоялъ на своемъ.

Такъ разговаривая, мы подошли къ одному изъ домовъ Николаевскаго бульвара, гдв на второмъ этажъ жило одно изъ высокопоставленныхъ лицъ, куда намъ нужно было сдълать визитъ съ тою-же цълью. Когда я уже быль на второмъ этажъ и только что хотълъ позвонить, какъ я услыхалъ позади себя смъхъ. Я оглянулся и на площадкъ стоялъ С. И. Знаменскій, смъющійся что называется, во всю физіономію и делающій мнъ знаки. Я остановился и думая въ первое время, что съ нимъ дурно, началъ спускаться къ нему. - "Погодите звонить - сказалъ Знаменскій дайте успокоиться... Въдь это все дъйствительно смъшно!... Каковъ пріемъ! Вотъ курьезъ!.. Такъ много соберешь для памятника... Я началь также смѣяться.

Вотъ и все о моемъ единственномъ въ жизни свиданіи съ графомъ Строгановымъ и то, что я услыхалъ отъ него о Пушкинъ.

Многимъ я разсказывалъ этотъ эпизодъ изъ жизни графа Строганова, но никто не могъ дать

мнѣ болѣе или менѣе яснаго и точнаго объясненія взглядовъ графа Строганова. Все, что я слыхалъ, все были одни лишь предположенія чисто личнаго характера и мнѣ ровно ничего не разъяснили. Очень можетъ быть, что сообщаемому мною факту современемъ и придадутъ надлежащее значеніе и должнымъ образомъ его оцѣнятъ.

Послѣ визита на бульварѣ, гдѣ, впрочемъ насъ не приняли, такъ какъ хозяина не было дома, мы отправились прямо къ графу М. Д. Толстому, на Софіевскую улицу.

Насъ встрътилъ человъкъ и, послъ доклада, проводилъ въ кабинетъ въ нижнемъ этажъ. Графъ Толстой со свойственной ему привътливостью и любезно улыбаясь шелъ намъ на встръчу, протянувъ руку и не давъ намъ отрекомендоваться, сказалъ: "Знаю, знаю. Съ Сергъемъ Ивановичемъ служилъ въ Съъздъ, \*) а о васъ (обращаясь ко мнъ) слыхалъ. Садитесь. И усадивъ насъ, спросилъ: "Чъмъ могу быть вамъ полезнымъ". Я объяснилъ въ чемъ дъло.

— "Слыхалъ и читалъ. Я вполнъ сочувствую этому дълу и съ удовольствіемъ прійму посильное участіе... Въдь я помню А. С... Я его зналъ... Въдовый былъ... Въдь это былъ веселый человъкъ. А помните-ли вы эти стихи..." И графъ началъ декламировать то одно, то другое стихотвореніе Пушкина. Однимъ словомъ, графъ говорилъ, а мы только слушали. Хотя во всемъ томъ, что говорилъ графъ о Пушкинъ и не было ничего

<sup>\*)</sup> Графъ М. Д. Толстой быль первый предсвдатель Одесскаго Городскаго Съвзда Мировыхъ Судей.

особеннаго, но посль той сцены, которая разыгралась у графа Строганова, до того все это показалось мнь новымъ и хорошимъ, что я, выждавъ минуту, когда графъ Толстой замолчалъ, сказалъ: "Вотъ, ваше сіятельство, вы насъ приняли ласково, посадили, говорите съ нами и пр., а мы сейчасъ были у графа Строганова, такъ тотъ насъ не такъ принималъ..." "У графа Александра Григорьевича были. Ну знаю, знаю. Въдь онъ чудакъ..." "Нътъ, сказалъ я, онъ не только плохо насъ принялъ, онъ даже выругался..." — "Что вы! Не можетъ быть. Какъ-же это?" Я разсказалъ подробно все. какъ было.

Во все время передачи мною сцены свиданія съ графомъ Строгановымъ графъ Толстой хохоталъ, наконецъ, не выдержалъ и сказалъ: "Ну, онъ просто . . . . "! Смѣхъ графа быль настолько заразителенъ, что Знаменскій и я тоже начали смѣяться. Долго мы затѣмъ оставались у графа, такъ какъ графъ началъ вспоминать свою дѣятельность въ качествѣ предсѣдателя городскаго съѣзда мировыхъ судей въ Одессѣ. Прошаясь съ нами, графъ, вручая мнѣ сто рублей на памятникъ, пожелалъ нашему дѣлу успѣха, а также чтобы онъ дожилъ до того времени, когда откроютъ памятникъ.

Когда мы вышли на улицу, я сказалъ Знаменскому: "Вотъ два современника А. С. Пушкина, знавшіе его лично, — и какая разница во взглядахъ. Да и какая разница между этими двумя современниками. Право, я не могъ себъ представить ничего болъ рельефнъе, чтобы современ-

ники могли смотр $\hat{\mathbf{t}}$ ть такъ различно на то, что потомство считаетъ своею гордостью и честью $^{\alpha}$ .

Оба графа дожили до момента открытія памятника Пушкину въ Одессѣ. Я не разъ видалъ графа Строганова, гуляющаго на Николаевскомъ бульварѣ, гдѣ стоитъ памятникъ, и графа Толстого, катающагося подлѣ памятника. Встрѣчая ихъ, я невольно вспоминалъ объ оказанномъ мнѣ пріемѣ, и задавалъ себѣ вопросъ: что они чувствуютъ и что они думаютъ, глядя на памятникъ А. С. Пушкина?..

Оба графа уже покоятся въ могилахъ на Одесскомъ кладбищѣ; если-же я позволилъ себѣ коснуться представителей этихъ двухъ графскихъ фамилій, то единственно лишь съ тою цѣлью, чтобы въ сборникѣ старины города Одессы было хотя нѣсколько словъ о тѣхъ двухъ старожилахъ города, которыхъ всѣ почти знали и которые въ жизни Одессы играли немаловажную роль.

M. B. Allumanobehiŭ.





## ДВА АКТА,

извлеченные изъ архивовъ бывшаго Одесснаго магистрата. Помѣщаемъ ихъ полностью, съ соблюденіемъ правописанія. Они интересны для характеристики общественной мизни и администраціи старой Одессы Второй изъ документовъ мометъ служить добавленіемъ иъ статьѣ В. А. Яковлева: "Изъ дѣлъ о бѣглыхъ въ г. Одеосъ". Новороссійокій Календарь за 1892 г.

## I.

Подана іюля 23 д. объявить в присудствіи.

Въ Одесской Городовой манистрать от иерея одесской Святониколаевской церкви Жижелънкова,

## извъщение.

Въ черашнего числа въ день тезоименитство Ея Императорского Величества Государыни Марій Федоровны и Ея Императорского высочества благовърной княжни Марій Павловны, Усмотрено мною что при совершеніи литургій и молебствія изъ чиновъ гражданской Службы какъ-то градского главы, греческого бургомистра и протчихъ магистратскихъ членовъ кромъ старшаго бургомистра же Мигунова никого не было; Я подолгу званія моего извищая о томъ одесской Городовый магистратъ прошу собравъ всъхъ оныхъ чиновъ въ присудствіе свое напомянуть имъ что ежели кто-либо изъ ныхъ впредъ въ государственные праздники не будетъ налитургій и молебствій, то да поступлено бы было съ таковымъ за пренебреженіе царскихъ Установленій по законамъ въ примъръ прочимъ, о чемъ и я неоставлю куда слъдуетъ отнестись;

Священникъ Сімеонъ Жижельнковъ.

нюдя 28 дня 1797-го года.

("Дъло объ отврытия въ городъ Одессъ Городоваго Россійскаго Магистрата и Словеснаго Суда 1-го января 1796 года. № 1 Архива Управи на 192 листахъ").

#### II.

Прошеніе Одесскаго 2 г. купца Семена Руденко на имя дюка Ришелье, от 24 іюня 1812 г.

Назадъ тому тринадцать годъ, какъ причисленъ я въ Одесское мѣщанство, скотораго времени по нинѣ жительствѣ безпорочно въ городѣ одессѣ благо пріобрѣлъ себѣ капиталъ и домъ стоющій до десяти тысячъ рублей; почему сего года перечисленъ въ одесское купечество;—

Одесской градской полиціи господинъ квартальный надзиратель губернскій секретарь гаврило демяновичъ Фецинскій по случаю что не далъ я ему требуемыхъ во взятокъ 10 руб. узлобенъ на меня безъ престанно дълалъ разные по должности своей мнъ прижимки и нападенія; наконецъ найдя случай вразсуждении полученнаго изъ Уманскаго суда сообщенія о высылки бъжавшаго оттель назадъ тому два года человъка семена руденка, который причислился въ одесское мѣщанство, а на прежнемъ мъстъ учинилъ преступленіе. и какъ сіе имя и прозваніе есть сходно съ моими; - и хотя уже господинъ Фецинскій болье восми льтъ знаетъ меня что я хозяинъ и живу въ одессъ безпорочно; но жаднича мщениемъ сначала требовалъ принесть ему на квартиру 25 р. которые я долженъ якобы въ Умань; потомъ видя что я сего не исполняю, 12-го числа сего мъсяца взяль и посадиль меня въ яму гдъ содержатся преступники, стъмъ что будто бы я тотъ самый семенъ руденко котораго требуется, а на другой день когда жена моя объявила о семъ происшествій моимъ пріятелямъ одесскимъ купцамъ Степану Петровичу и Кирилъ Степановичу а сіи объявя протчимъ съ удивленіемъ что за 13 годовъ никогда не слишали дабы я былъ подъ карауломъ и пошли чтобъ за меня поручиться то г. Фецинскій говориль симь купцамь чтобь за меня не ручались ибо дъйствительно я смерто убійство учиниль въ Умани и уже по старанію другихъ гражданъ освобожденъ; симъ г-на Фецинскаго дъйствіями будучи я крайне обиженъ и опороченъ невинно въ смерто убійствъ, принужденъ въчно носить на себъ пятно;-

Для того вашего сіятельства всенижайше прошу благоразсмотръть обстоятельство сіе виновнаго безъ взысканія не оставить,—

160

Къ сему прошенію витсто неграмотнаго одесскаго купца Руденка по его прошенію руку приложилъ и сіе прошеніе писалъ (подпись).

(Дало Строительного Коммитета за 1812 года № 70).

сообщиль С. Чудновскій.



# Изъ воспоминаній объ одесскихъ іерархахъ.

ой лицейскій товариць Д. А. Каліо, изъ г. Троицка, Оренбургской губерніи, просилъ меня добыть ему проповъди преосвященнаго Иннокентія. Это было въ началь весны 1848 г. Въ то время я служилъ въ тираспольской таможнъ пакгаузнымъ надзирателемъ, когда существовало одесское порто-франко. Тираспольская таможня-это на окраинъ Одессы зданіе, гдъ нынь помыщается Дальницкій полицейскій участокь. Преосвященный Иннокентій профажаетъ чрезъ таможню на Архіерейскую дачу, которую устраивалъ. Экипажъ подъвзжаетъ подъ крытый подъъздъ. Я по обязанности своей подхожу къ экипажу для нагляднаго осмотра, рекомендуюсь, прошу благословенія, и начинаю різчь о его проповъдяхъ для товарища. Завязывается разговоръ, и когда преосвященный Иннокентій своими пытливыми допросами узналъ, что я болгаринъ и интересуюсь дѣлами своихъ соотечественниковъ, спросилъ меня: "а въ какомъ смыслѣ интресуетесь"--

я сказаль: "вмѣсто прямого отвѣта, сообщу ва-шему преосвященству эпизодъ изъ моего посѣщенія родины въ 1845 году. Въ бытность мою въ г. Тырновъ, въ Болгаріи, одинъ развитой болгарскій патріотъ, по занятію аптекарь, является ко мнъ и предлагаетъ тысячу вооруженныхъ болгаръ съ цълью произвести возстаніе для начатія борьбы противъ турокъ На это я отвътилъ ему, что теперь не время помышлять объ этомъ, болгарамъ нужно учиться и путемъ образованія подготовить себя къ освобожденію отъ ига. Вотъ на этомъ послъднемъ я и основываю свое участіе въ моихъ соотечественникахъ, отвътилъ я владыкъ". "Такъ и дъйствуйте, а я вамъ буду помогать по возможности." Съ тъхъ поръ преосвященный Иннокентій бывало никогда не проъдетъ и не вытдетъ чрезъ таможню, не подътхавъ для спроса меня, что новаго о болгарахъ, и всегда посовътуетъ что нибудь въ ихъ пользу, ободряя меня обо всемъ писать и сообщать ему, и приглашая приходить къ нему по вечерамъ.

Преосвященный Иннокентій любилъ строить церкви. Задумалъ, и построилъ одну за Тираспольскою таможнею, подъ названіемъ "Входо-Герусалимская", а другую на Пересыпи, около ярмарочнаго зданія, подъ названіемъ "Крестовоздвиженская". Пользуясь тѣмъ, что я, по обязанности своей пакгаузнаго надзирателя, постоянно присутствую при осмотрѣ проѣзжающихъ и проходящихъ изъ города черезъ черту порто-франко, онъ снабдилъ меня книгою для сбора пожертвованій на построеніе церкви; я усердно соби-

ралъ приношенія, и такимъ образомъ церковь въ концѣ 1854 года была уже вчернѣ построена; вскорости затѣмъ освящена и началось въ оной богослуженіе. Храмовой праздникъ ея — Вербное Воскресенье... За усердіе и благоразумное вниманіе на успѣшное построеніе этой церкви, какъ сказано въ выданномъ мнѣ свидѣтельствѣ, для внесенія въ формуляръ, изъявлена мнѣ бладарность его высокопреосвященства, а Святой Правит. Сунодъ преподалъ свое благословеніе....

Преосвященный предполагаль въ навечеріи Вербнаго Воскресенія, именно въ субботу, совершать крестный ходъ съ вербою, набранною изъ Архіерейской дачи "Гевсиманіи" и принесенною во Входо-Іерусалимскую церковь, въ Кафедральный Соборъ. Но не суждено было этому предположенію осуществиться, за преждевременною кончиною архипастыря.

Преосвященный Иннокентій страстно занимался устройствомъ Архіерейской дачи, насаждая всевозможныя деревья и кустарники, построилъ великолъпный домъ и при немъ церковь во имя Семи Священномученниковъ, соорудилъ искусственные холмы и горки, напримъръ: Чадыръ-дагъ, Пятигоріе, Семигоріе, пещеры и въглубинъ ихъ колодезь и каплицу, устраивалъ цистерны для воды, древесныя рощи и т. п. Работало на этой дачъ множество народа наемнаго и штатнаго. Бывали случаи, что туда направляли на исправленіе такъ называемыхъ эпитемцевъ, т. е. провинившихся низшихъ церковно-служителей.

И вотъ, однажды, преосвященный, обходя дачупаркъ для обозрѣнія и указаній, что дѣлать и какъ дълать, остановился невдалекъ отъ усердноработавшаго діакона-эпитемца. Видно, работа и наружность діакона произвели на Иннокентія впечатленіе. Архипастырь подходить къ діакону и говорить: "Ты усердно трудишься, можешь быть хорошимъ священникомъ. Какъ ты думаешь?". Діаконъ, оторопъвъ, не знаетъ что отвъчать; присланъ въ наказаніе, а туть владыка говорить о священствъ. Недоумъваетъ. "Готовься въ слъдующее воскресенье въ священники, - я тебя рукоположу". И, дъйствительно, изъ этого діакона вышель прекрасный священникь, такъ что преосвященный Иннокентій поэтому случаю выразился: "Вотъ человъкъ, который палъ въ верхъ!"

Вывая часто у преосвященнаго Иннокентія по вечерамъ за совътомъ и содъйствиемъ какъ и что дълать для помощи моимъ соотечественникамъ, такъ какъ тогда нужно было знакомить русское общество съ болгарскимъ народомъ, преосвященный вдругь говорить мнв: "Представь себь, наши войска занимають дунайскія княжества (1854 г.) и готовятся къ походу въ Турцію, а наши генералы и друг., столько разъ бывавшіе въ Турціи и въ Болгаріи, не знають ни болгарь, съ которыми должны имъть дъло, ни ихъ положенія, ни ихъ желаній, ни страны и т. п. Тебя пригласить къ себъ графъ Сакенъ, объясни ему хорошенько кто такіе болгаре, что они думають, чьмъ могутъ быть полезны и пр. и что скажетъ, -- доложи мнь . Явился я къ гр. Сакену, объяснилъ

положеніе болгаръ и Болгаріи, и составленная мною по порученію его записка, одобренная Иннокентіемъ и произведшая на гр. Сакена видимое впечатльніе, послана имъ въ С.-Петербургъ военному министру съ отправлявшимся фельдъ-егеремъ. Это было 20 января 1854 г. А въ февраль того-же года я былъ вызванъ командовавшимъ южною арміею княземъ Горчаковымъ въ главную квартиру, для сношеній по дъламъ болгаръ.\*)

## Христосъ Воскресе! Да воскреснетъ и Булгарія наша!

Благодарю Васъ за письма и извъстія. Все, вами дъемое, вполнъ одобрительно. О Новомъ Завътъ Болгарскомъ я уже писалъ въ Петербургъ. Вещей церковныхъ я набралъ множество: скоро пришлемъ цълые возы ихъ.

А мы вытерпъли въ святую великую Субботу и Пасху ужасное бомбардированіе. Мой домъ былъ первый подъ выстрълами, ибо нападеніе было, откуда никто не ожидалъ, съ залива Пересыпскаго (!). Мнт не захотълось оставить домъ въ такія минуты и я видълъ все сраженіе, какъ на ладони. Теперь у меня полный столъ бомбъ, ядеръ, гранатъ и пр. Мило посмотръть. Какъ-то Господь не далъ мнт страху, и мы спокойно служили во всъ эти дни, хотя все тряслось отъ выстръловъ.

<sup>•)</sup> Пребывая въ арміи, авторъ этихъ воспоминаній велъ переписку съ преосвященнымъ Иннокентіемъ. Прилагаемъ здісь одно письмо владыки, писанное послі бомбардированія г. Одессы англо-французскимъ флотомъ. Прим. ред.

Даже въ виду флота непріятельскаго мы успѣли обсадить свой Городской садъ къ Страстной Седмицѣ, и они не разъ наводили на насъ свои трубки эрительныя.

Получили-ль Вы ваше письмо Мачинское? Давайте намъ больше матеріаловъ для подобныхъ писемъ. Это полезно.

Въ домъ у Васъ благополучно: мы провълываемъ.

О Васъ и вашемъ положеніи бар. Сакенъ объщалъ писать къ Горчакову.

Благодать Господа съ Вами!

Иннокентій.

Едва пишу отъ боли въ рукъ.

Априль, 1854 г.

Преосвященный Иннокентій весьма часто и настойчиво повторяль мнѣ о необходимости полной болгарской исторіи. Узнавъ отъ меня, что болгарскій патріотъ В. Е. Априловъ, пожертвовавшій значительный капиталь въ пользу устроеннаго имъ вмѣстѣ со своимъ соотечественникомъ Н. С. Палаузовымъ училища въ городѣ Габровѣ, въ Болгаріи, назначилъ 2 тысячи рублей вознагражденія за исторію болгаръ, — поручилъ мнѣ, предъ началомъ крымской войны или вскорѣ послѣ оной, написать ему письмо какъ отъ душеприкащика Априлова, и просить сношеній съ президентомъ Императорской академіи наукъ, графомъ Блудовымъ, назначить конкурсъ на составленіе этой исторіи. Графъ Блудовъ отвѣтилъ

преосвященному Иннокентію, что для этой цели образована коммиссія изъ нъсколькихъ ученыхъ. Но съ кончиною Иннокентія коммиссія эта ничего не выработала... Прошло много времени-и никто не проявляль желанія сочинить исторію болгаръ. Но идея, вложенная Иннокентіемъ и желаніе Априлова не покидало меня, и вотъ въ 1878 году появилась за-границей въ печати на нѣмецкомъ языкъ полная исторія болгаръ, составленная племянникомъ знаменитаго чешскаго ученаго Шаффарика-доктора К. Иречка. Я, вибств со своими товарищами - душеприкащиками К. Н. Палаузовымъ и В. Н. Рашеевымъ, воспользовались этимъ случаемъ и поручили заслуженному профессору Ф. К. Бруну и магистранту В. Н. Палаузову (нынъ ординарному профессору Новороссійскаго университета) перевести эту исторію на русскій языкъ и напечатали въ хорошо изданномъ объемистомъ томъ съ подробною картою Болгаріи, исполненною въ Вънъ. Такимъ образомъ, вліяніе Иннокентія проявилось и тутъ. Недаромъ онъ говорилъ, что слово и мысль-великая сила...

Въ одно изъ посъщеній моихъ преосвященнаго Иннокентія—не помню, когда именно—представляется ему священникъ, кажется, изъ пригородныхъ селеній. Преосвященный Иннокентій встръчаетъ его слъдующими словами: "Что ты, отецъ, дълаешь? Такъ долго томить народъ нельзя: ты отъучишь его отъ церкви". Почему это было сказано—я не допытывался.

Разъ какъ - то прихожу къ преосвященному Иннокентію, и случилось такъ, что я вмѣстѣ съ протоіереемъ одесской греческой церкви о. Родостатомъ, пріятельски со мною знакомымъ, подходимъ къ преосвященному, и я, какъ ближайшій, наклонился для полученія благословенія, но владыка, обратясь къ о. Родостату, сказалъ: "Преимущество принадлежитъ почтенному іерею, а ты можешь подождать—моложе".

Послѣ преосвященнаго Гавріила, въ Одессѣ сталъ третьимъ јерархомъ высокопреосвященный Димитрій. Его смиренность и покорность всемъ извъстна. Это быль святой жизни святитель, съ великимъ терпъніемъ переносившій всякія невзгоды и искушенія. Одинъ изъ примъровъ представляетъ приводимое ниже собственноручное письмо ко мнъ, имъвшее мъсто въ сентябръ 1874 года, когда пришло извъстіе о перемъщеніи его на каөедру въ Ярославль. Жители Одессы этимъ извъстіемъ крайне были опечалены. Городское общественное управленіе, въ виду всеобщаго огорченія, назначило экстренное собраніе городской думы, которое единогласно постановило отправить депутацію и адресь къ Государіо Императору въ Ливадію съ всеподданнъйшею просьбою объ оставлении преосвященнаго Димитрія навсегда въ Одессъ. Это было 26 сентября 1874 года. Въ этомъ собраніи думы на меня, какъ на гласнаго, собраніемъ возложено было порученіе немедленно отправиться изъ засъданія къ преосвященному Димитрію для доклада о последовавшемъ единогласномъ рѣшеніи думы и для извѣщенія послѣдней объ отвѣтѣ его высокопреосвященства. Это порученіе я исполнилъ, сообщивъ, что преосвященный Димитрій, покорясь послѣдовавшему распоряженію, проситъ не возбуждать вопроса ни о депутаціи, ни объ адресѣ. На другой день, рано утромъ, я получилъ отъ преосвященнаго нижеслѣдующее письмо, которое я немедленно переслалъ занимавшему въ то время мѣсто городскаго головы, моему товарищу по лицею, А. С. Великанову.

## Любезнъйшій Другъ

### Николай Христофоровичь!

Бога ради, остановите отправление предположенной депутаціи и адреса. Цели эта повздка не достигнеть, потому что сдвланнаго передълать нельзя. Ни Государь Императоръ не захочетъ измънить своего ръшенія, ни Сунодъ не осмълится дълать новое представленіе, противоположное прежнему. Между тъмъ, эта попытка нашей Думы навлечеть на меня негодованіе Сунода и Оберъ-Прокурора, которое будетъ сопровождаться непрестанными придирками и замъчаніями, такъ что я долженъ же буду, чрезъ какой-нибудь годъ времени, оставить службу и выйти въ отставку. Повърьте мнъ, что въ Питеръ никакъ не повърятъ, чтобы это движение Думы не было возбуждено мною, т. е. моими жалобами, просьбами, искательствомъ. Тъмъ болъе, что, какъ я узналъ сейчасъ стороною, предстоящее перемъщеніе

меня въ Ярославль состоялось именно по неудовольствію Сунода на то, что я допустиль появиться и развиться въ Херсонской епархіи называемому штундизму. Итакъ, если почтеннъйшие сограждане наши имъютъ ко мнъ расположение, то я прошу и умоляю ихъ оставить предположенную попытку просить Государя Императора о перемънъ сдъланнаго назначенія меня въ Ярославль. Городское Общество можетъ выразить свое расположение ко мнъ и заявить свои чувства инымъ какимъ-либо образомъ, не преръщая прямо волю Правительства и не пытаясь измінять его распоряженія. Еще и еще прошу Васъ, постарайтесь остановить предположенную повздку Депутаціи. Этимъ сдълаете мнъ величайшее одолженіе и обяжете меня всегдашнею Вамъ благодарностію.

Димитрій, Архіепископъ Херсонскій.

27 сентября 1874 г.

Сообщиль

д. с. с. Н. Ж. Палацзовъ.



## Ивъ лътописи св. Александринской церкви,

что въ Одосовонъ виститутъ благородныхъ дъвицъ, съ пратнинъ указаніонъ замъчатольныхъ событій въ самонъ заводонія, съ 1852 года \*).

то православной церкви издревле существуеть обычай поминать въ молитвахъ благодътелей храма, съ возношеніемъ именъ ихъ. Для этой цъли имълись въ ней и имъются такъ-называемыя поминальницы", или поминальныя книжки, въ которыхъ записаны были дорогія имена. (Диптихи древнихъ христіанъ). Въ этихъ помянникахъ мы видимъ зерно, или зародышъ (начало) церковныхъ льтописей, которыя суть тъ-же почти помянники

<sup>\*) &</sup>quot;Лѣтопись" начинается 1852 г. и окончивается 1870 г. 11 января, когда лѣтописецъ, оставивъ настоятельство институтской церкви, былъ переведенъ кафедральнымъ протоіереемъ въ г. Херсонъ. На каждый годъ имѣются по нѣсколько краткихъ замѣтокъ съ обозначеніемъ чиселъ, когда происходили обозначаемыя событія. Приводимъ изъ "Лѣтописи" только то, что имѣетъ болѣе важное общественное значеніе. "Лѣтопись" принадлежитъ Императорскому Одесскому Обществу Исторіи и Древностей. Прим. ред.

только въ болве пространномъ видв. Никто, конечно, не усомнится въ пользъ для исторіи такого рода записей. Безмолвное имя, съ молитвенною благодарностію возглашаемое, естественно возбуждаетъ вопросъ: что-же именно полезнаго и важнаго сдълалъ почившій (или здравствующій) собрать нашь? Отвъть на это должна дать церковная льтопись. Въ ней обстоятельно и точно должно быть обозначено, напримъръ: кто былъ основатель храма? А если храмъ при заведеніи, то-кто учредитель заведенія? Кто и когда въ немъ священствовалъ? Чъмъ благимъ ознаменовано его священство? Кто изъ прихожанъ особенно содъйствоваль благольнію храма? Кто изъ высокихъ особъ посъщалъ храмъ? Какія и когда происходили въ немъ особенныя религіозныя торжества? Какіе назидательные обычаи у прихожанъ, нравы и т. д.?... Въ прошломъ столътіи, именно въ царствование Екатерины II, св. сунодъ указомъ предписалъ причтамъ церквей заниматься веденіемъ льтописей. Въ недавнее время указъ этотъ вновь повторенъ.

Слѣдуя благому внушеню высшей церковной власти и собственному чувству, я рѣшился записать здѣсь все, что происходило замѣчательнаго въ глазахъ моихъ въ ввѣренной мнѣ церкви при одесскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ въ продолжени 17-ти-лѣтняго моего служения.

Tpomoiepeŭ C. Cepachunobr.

# Кратное озъдъніе о церняя св. мученицы царицы Аленсандры, что при Одессномъ институтъ благородныхъ дъвицъ:

- 1) Построена первоначально въ 1834 году внутри самаго институтскаго зданія; съ возведеніемъ-же въ 1859 году новаго зданія построена вновь и церковь. Освящена того-же года преосвященнымъ Антоніемъ, викаріемъ Херсонской епархіи.
- Престолъ въ ней одинъ
  во имя святой мученицы царицы Александры.
- 3) Причта при ней положено: священникъ одинъ (онъ-же и законоучитель) и дьячекъ.
- 4) Первымъ священнослужителемъ при ней былъ протоіерей Исидоръ Гербановскій. Его замѣнилъ въ 1835 году протоіерей Михаилъ Павловскій, магистръ богословія, изъ воспитанниковъ Кіевской духовной академіи. Онъ назначенъ былъ законоучителемъ въ 1833 году и исполнялъ эту должность, еще не имѣя священническаго сана до 1835 года; въ этомъ году рукоположенъ былъ во священника.

Преемникомъ о. Михаила Павловскаго, переведеннаго въ лицей, былъ протоіерей Николай Соколовъ, кандидатъ богословія, воспитанникъ Кіев. дух. академіи; назначенъ въ 1838 году.

При немъ преосвященный Иннокентій, архіепископъ Херсонскій, на первомъ священнослуженіи своемъ въ институтской церкви 1-го іюля 1848 года благословилъ воспитанницъ и все заведеніе Елецкою иконою Божіей Матери. По распоряженію настоятеля, протоіерея Серафима Серафимова, къ ней сдѣлана металлическая надпись: "Влагословеніе преосвященнаго Иннокентія, архіепископа Херсонскаго, воспитанницамъ Одесскаго института. І-го іюля 1848 года".

Протоіерей Н. Соколовъ уволился въ 1851 году. Мъсто его заступилъ протоіерей Серафимъ Серафимовъ, магистръ богословія, изъ воспитанниковъ Кіевской духовной академіи. Сюда переведенъ изъ одесской Покровской церкви.

1852 г. 21 декабря. Г. товарищъ министра народнаго просвъщенія, Авраамъ Сергъевичъ Норовъ, по Высочайшему повельнію, обозръваль институтъ и произвелъ испытаніе дъвицъ по закону Божію. Отвътами ихъ остался очень доволенъ, за что неоднократно благодарилъ законоучителя.

22 декабря. Г. товарищъ министра народнаго просвъщенія, Авраамъ Сергъевичъ Норовъ, слушалъ литургію въ институтской церкви, а 24-го и 31-го числа—всенощное бдініе.

По мысли преосвященнаго Иннокентія и настоятеля институтской церкви, старшія воспитанницы стали читать въ церкви шестопсалміе и нѣкоторыя другія молитвы. Это благочестивое усердіе воспитанницъ продолжалось нѣсколько лѣтъ. Оно прекратилось по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ.

1853 г. 27 Декабря. Преосвященный Иннокентій архіепископъ херсонскій посвтиль институтскую церковь и осмотрвль икону Геосиманское моленіе. Затвмъ въ квартирв г-жи начальницы, вслвдствіе тогдашнихъ толковъ о стологаданіи, изволилъ по предложенію г-жи начальницы выслушать сужденіе объ этомъ загадочномъ явленіи преосвященнаго Филарета, митрополита москов-

скаго. Статья эта ходила тогда по рукамъ и читаема была съ жадностью. Владыка, выслушавъ ее, сказалъ: "это любопытно"

1854 юдъ. 5 Марта. Преосвященный Иннокентій постиль г-жу начальницу въ 7 часовъ вечера, для пастырской бестань. Когда-же ему доложено было, что воспитанницы, въ половинть 9-го часа читаютъ молитвы на сонъ грядущій, то онъ изъявилъ желаніе присутствовать при ихъ моленіи. По окончаніи его, архипастырь сказалъ: "Кто такъ прекрасно научилъвасъ молиться"?—и видимо довольный благословилъ всталь и простился.

- 13 Марта. Вследствіе открытія военныхъ действій и не спокойнаго положенія края, по определенію совета, произведень быль воспитанницамь экзамень и затемь выпускь 70 девиць.
- 10 Апръля. Въ достопамятную для Одессы великую субботу, въ которую англо-французскій флотъ бомбардировалъ городъ, воспитанницы института, среди самаго грома выстрѣловъ, были вывезены въ г. Вознесенскъ и помѣщены въ тамошнемъ Царскомъ дворцѣ. Когда онѣ размѣстились по экипажамъ, законоучитель заведенія благословилъ ихъ, напутствуя своими немощными молитвами. Самъ-же онъ остался въ институтѣ до дальнѣйшихъ распоряженій начальства. По выѣздѣ воспитанницъ, въ корпусѣ институтскомъ помѣстились ученики Ришельевской гимназіи съ лиректоромъ и инспекторомъ своимъ.
- 30 Априля. Назначенъ инспекторомъ классовъ института профессоръ лицея стат. сов. Димитрій Александровичъ Байковъ. Предмістникъ г-на

Байкова Генрихъ Карловичъ Брунъ скоропостижно скончался 30 января сего года. \*)

7 Мая. Законоучитель института, по распоряженно епархіальнаго начальства, отправился въ г. Вознесенскъ, для отправленія священослуженій въ институть и, по мъръ возможности, чтенія уроковъ Закона Божія оставшимся воспитанницамъ. Богослуженіе совершалъ онъ въ церкви гусарскаго Ахтырскаго полка, временно уступленной институту. Расположенная въ походной палаткъ и въ саду, церковь наша напоминала вътхозавътную скинію.

4 Авчета. Послъдовало Высочайшее повельніе о размъщении воспитанницъ одесскаго института по другимъ заведеніямъ, впредь до сооруженія новыхъ зданій института въ Одессъ, и вслъдствіе военныхъ обстоятельствъ. Законоучитель, совершивъ послъднюю литургію, простился, сказавъ воспитанницамъ приличное наставленіе о покорности волъ Провидънія въ скорби, постигшей институтъ.

11 Авчета. Послѣдовалъ Высочайшій указъ объ отмѣнѣ предъидущаго распоряженія съ Всемилостивымъ Государыни Императрицы соизволеніемъ о сохраненіи одесскаго института хотя въ маломъ составѣ (воспитанницъ было 50). Настоятель церкви отправился въ Одессу лля распоряженій относительно перевозки ризницы заведенской въ Вознесенскъ и другихъ дѣлъ, возникшихъ вслѣдствіе объявленной институту Высочайшей

<sup>\*)</sup> Извъстный профессоръ математики Ришельевскаго лицея.

воли. Совъту предложенно учредить институтъ въ Вознесенскъ.

7 Сентября. Законноучитель возвратился изъ Одессы, взявъ съ собою потребную для Богослуженія утварь. Предъ отъъздомъ испросилъ архипастырское благословеніе на путь. Владыка Иннокентій, милостиво принявъ его, сказалъ: «И такъ вы ръшились!?... Мнъ жаль васъ. Но, съ Богомъ! Поклонитесь г-жъ начальницъ и вручите ей отъ меня изображеніе (недавно литографированное) Касперовской Богомагери.

Институтъ праздновалъ 25-лътній юбилей со дня своего учрежденія на новыхъ началахъ въ 1829 г., т. е. принятіе его подъ Высочайшее покровительство.... По этому случаю совершено было благодарственное молебствіе съ многольтіемъ Царственнымъ основателямъ.

Предъ молебномъ законоучитель сказалъ приличное слово изъ текста: "всѣмъ сердцемъ прославляй отца и не забуди болѣзней матери". Къ 2-мъ часамъ наставники были приглашены начальницею на обѣдъ.

1855 г. Мая 19. Совершена закладка новыхъ зданій института преосвященнымъ Иннокентіемъ, архіепископомъ херсонскимъ. При этомъ онъ сказалъ приличную торжеству рѣчь.

Октябрь. Его Величество Государь Императоръ Александръ Николаевичъ изволилъ посѣтить въ Одессѣ старый институтскій корпусъ, обращенный тогда въ лазаретъ для больныхъ и раненыхъ воиновъ.

1856 г. 15 Сентября. Постиль институть Новороссійскій генераль-губернаторь графь Стро-

гановъ. Осмотръвъ довольно удобныя помъщенія институтокъ, онъ замътилъ: "хорошо-бы институту навсегда остаться въ Вознесенскъ!.." (Sic).

15 Ноября. Обозрѣвалъ институтъ, по Высочайшему повелѣнію, членъ опекунскаго совѣта князь Николай Ивановичъ Трубецкой. Между прочимъ, слушалъ урокъ по Закону Божію. Повидимому, остался доволенъ, ибо благодарилъ законоучителя въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ. Въ духѣ и направленіи воспитанницъ и ихъ отношеніи къ начальницѣ посѣтитель нашелъ нѣкую патріархальность въ самомъ добромъ смыслѣ этого слова.

1857 г. 10 Марта. Прівхаль въ институть на въстить болящую начальницу докторъ медицины Николай Ивановичъ Пироговъ (онъ-же и попечитель учебн. округа). Посвтитель быль въ классахъ и слушаль уроки Закона Божія, гражданской исторіи и нѣкоторыхъ другихъ наукъ. По классу Закона Божія, выслушавъ изъясненіе законоучителемъ бесвды Христа съ самарянкою, Николай Ивановичъ самъ предложилъ нѣсколько выводовъ изъ нея, и въ заключеніе просилъ законоучителя двлать въ толкованіи Евангелія примѣненія къ жизни...

27 Авчуста. Институтъ переведенъ обратно въ Одессу, послѣ трехлѣтняго странничества, и помѣщенъ на время въ зданіяхъ бывшаго лицея. На другой день законноучитель совершалъ молебствіе съ водосвятіемъ и окропилъ всѣ комнаты. При молебнѣ присутствовалъ градоначальникъ, графъ Алопеусъ.

Наканунъ возвращенія института графъ А. Г. Строгановъ, пригласивъ къ себъ настоятеля институтской церкви протоіерея С. Серафимова, поручилъ ему отслужить молебенъ по пріъздъ воспитанницъ и окропить покои ихъ святой водой.

22 Сентября. Исправлявшая должность начальницы Софья Антоновна Паульсонъ удостоилась получить Высочайшую награду — драгопѣнную брошку за бывшій выпускъ. Чрезъ нѣсколько дней (27 окт.) получено Высочайшее соизволеніе объ утвержденіи ея настоящею начальницею. По этому случаю, согласно желанію ея, отслужено было благодарственное молебствіе, послѣ котораго законноучитель сказалъ новой начальницѣ пастырское привѣтствіе и слово назиданія.

1858 годъ. Февраля 5. Для обсужденія проекта инструкціи класснымъ дамамъ происходилъ педагогическій совіть, въ которомь участвовали: членъ по учебной части попечитель Н. И. Пироговъ, инспекторъ классовъ, начальница, законоучитель, врачь заведенія и всѣ классныя дамы. Пироговъ, между прочимъ, высказалъ слъдующія мысли: 1) Полезно-бы было, если-бы класныя дамы вели ежедневныя біографическія замітки о поступкахъ и характеръ каждой воспитанницы. 2) Каждодневное спрашиваніе уроковъ должно быть предоставлено учителямъ, а классная дама должна преимущественно заниматься слабенькими воспитанницами, помогая имъ въ пониманіи уроковъ. Сверхъ сего говорилъ, что цъль изученія языковъ должна заключаться въ возможности читать полезныя книги; такъ-же надобно достигнуть того, чтобы въ женскихъ заведеніяхъ

всъ предметы были преподаваемы женщинами и проч.

1859 1. 20 іюня. Институтъ переведенъ въ новыя зданія. Предъ тѣмъ, окропленъ былъ св. водою весь домъ, а по переселеніи воспитанницъ, вновь совершено было молебствіе съ водосвятіемъ.

27 іюля. Посѣтилъ институтъ министръ народнаго просвѣщенія Е. П. Ковалевскій, въ сопровожденіи графа Строганова.

28 сентября. Его Величество Государь Императоръ Александръ Николаевичъ соизволилъ удостоить своимъ посъщениемъ одесский институтъ благородныхъ дъвнцъ. Въ часъ пополудни Монархъ прибыль въ заведение и быль встръченъ въ залъ пъніемъ "Боже Царя Храни". Затъмъ онъ изволилъ осмотръть классныя комнаты, церковь, столовую, больницу и проч. Въ церкви настоятель церкви встрътилъ помазанника Божія съ крестомъ. Приложившись, Государь изволилъ спросить священника: "Сколько лътъ вы служите?" Потомъ онъ постоялъ съ минуту и сказалъ: "Церковь мала!" Между тъмъ наступилъ часъ объда воспитанницъ. Государь благоизволилъ присутствовать при объдъ и отвъдать кушанья. Чтобы сохранить навсегда благодарную память о столь милостивомъ вниманіи Августвишаго Покровителя институтовъ, воспитанницы упросили начальство сделать изъ ложки, которой Государь отведаль кушанье, колечки, съ надписью: "28 сентября", что и было исполнено. За найденную въ институть исправность, Государь Императоръ изволилъ пожаловать начальниць фермуаръ, а экономическому члену Александру Ивановичу Орлаю св. Владиміра 3-й степени.

1861 г. іюнь. Высочайше разрѣшено отпускать воспитанниць къ родителямъ на вакаціонное время. Говорять, что главный совѣть спрашиваль предварительно мнѣніс г-жъ начальниць институтовъ и большинство голосовъ было противъ отпусковъ.

20 августа. Воскресенье. Ихъ Императорскія Величества Государь и Государыня, Великая Княжна Марія Александровна и Великій Князь Константинъ Николаевичъ изволили слушать Божественную литургію въ институтской церкви. Священнодъйствие совершаль настоятель церкви протојерей Серафимъ Серафимовъ съ соборнымъ діакономъ Иващенковымъ. Послѣ литургіи священникъ имълъ счастье поднести Августъйшимъ Посътителямъ просфоры съ цълованіемъ рукъ ихъ; Монархъ взаимно поцъловалъ руку священника. При выходъ изъ храма, Государь отдалъ святой хльбъ одной изъ малольтнихъ воспитанницъ. По выходъ изъ храма, Ея Величество милостиво разспрашивала воспитанницъ, кто въ какомъ классъ, давно-ли въ институтъ и т. под. А Императоръ осчастливилъ своею бестдою священника, именно: изволилъ спросить его: "Давно-ли вы служите? Вы учите воспитанницъ и Закону Божію? --Были-ли вы въ Вознесенскъ съ институтомъ?-Гдъ вы тамъ служили? – Довольны-ли вы пъніемъ дътей". Августъйшіе посътители пробыли въ институтъ около часа, объщавъ на другой день еще разъ посътить заведеніе. Изъ института Высокіе Гости отправились въ Соборъ.

21 автуста. Государыня Императрица въ 12-ть часовъ утра вновь изволила посътить институтъ. Такъ какъ это было время объда воспитанницъ, то Ея Величество изъявила желаніе присутствовать во время объда. По занятіи воспитанницами своихъ мъстъ, Государыня изволила състь на первомъ мъстъ, какъ мать среди дътей, и ласково разговаривала съ начальницею. По окончаніи объда начальница имъла счастье представить Императрицъ классныхъ дамъ и учителей. При видъ законоучителя, Государыня спросила его: "Сколько лътъ служите?" За симъ посътила церковь и взглянула на величественный образъ моленія о чашъ; наконецъ, осмотръвъ больницу и ласково поговоривъ съ болящею воспитанницею, простилась. За найденную въ институтъ исправность г-жъ начальницъ пожалована драгоцънная брошка.

1862 г. 24 іюня. Постиль институть Его Императорское Высочество принцъ Ольденбургскій. 25 и 26 числа посвятиль на обозрѣніе его по всъмъ частямъ. Краткія испытанія произвель по всемъ предметамъ; по Закону Божію спрошены были воспитанницы 1-го и 7-го классовъ; отвътами высокій посътитель остался доволенъ. 26 числа, въ 12-ть часовъ, онъ изволилъ обозрѣвать городское дъвичье училище, а за симъ изъявилъ настоятелю институтской церкви желаніе, чтобы отслужено было молебствіе о здравіи великой княгини Александры Іосифовны, такъ какъ въ этотъ день празднуется день рожденія ея высочества. Тотчасъ собраны были воспитанницы въ церковь и въ присутствіи его высочества пропъли стройно молебенъ, съ многольтиемъ всему Царствующему Дому. Вечеромъ того-же дня, въ 8 час. посътитель далъ дътямъ балъ; приглашены къ участію въ немъ и учителя. Въ заключеніе праздника, раздавъ дътямъ лакомства, простился.

1864 г. 8 февраля. По несчастію обрушился новопостроенный сводъ надъ лѣстницею, ведущею въ классы и спальни. Господь сохранилъ дѣтей, которыя за минуту предъ этимъ прошли по лѣстницѣ. По этому случаю отправлено было благодарственное молебствіе и затѣмъ законоучитель сказалъ слово объ Ангелѣ-Хранителѣ дѣтей. Воспитанница Надежда Серафимова (дочь законоучителя) пожертвовала въ храмъ заведенія икону св. великомученика Өеодора Стратилата, память котораго совершается 8 февраля—стоитъ на жертвенникѣ. Она была въ числѣ дѣтей, поднимавшихся по лѣстницѣ за минуту предъ страшнымъ событіемъ.

1867 г. 12 марта. Исполнилось 50 лѣтъ со дня основанія Одесскаго городскаго дѣвичьяго училища, состоящаго въ вѣдомствѣ учрежденій Иператрицы Маріи. По этому случаю законоучитель въ залѣ училища совершилъ, наканунѣ, панихиду объ упокоеніи душъ основателей и благодѣтелей заведенія въ присутствіи членовъ совѣта института. А на другой день, послѣ Божественной литургіи въ соборѣ, преосвященный Димитрій, архіепископъ Херсонскій и Одесскій, прибылъ въ училище и совершилъ благодарственное молебствіе съ многолѣтіемъ Августѣйшимъ Покровителямъ скромнаго разсадника образованія, въ присутствіи г. генералъ-губернатора П. Е. Коцебу, градона-

чальника Одессы, г-жи начальницы института, инспектора классовъ, исправляющаго должность городскаго головы Палаузова и другихъ почетныхъ лицъ. Предъ окончаніемъ молебствія законоучитель заведенія, протоіерей Серафимъ Серафимовъ, произнесъ соотвътственную торжеству рѣчь. Гепералъ-губернаторъ, выслушавъ рѣчь протоіерея С. Серафимова, сказалъ: "Вы хорошо сказали; дай Богъ, чтобы дѣти руководились вашими мыслями". Въ заключеніе учитель Николай Петровичъ Вороничъ прочелъ краткую историческую записку о началѣ и судьбѣ училища. Затѣмъ розданы были дѣтямъ лакомства, а въ комнатахъ смотрительницы предложена была посѣтителямъ скромная закуска.

15 іюня. Ея Величество Императрица Марія Александровна осчастливила институтъ своимъ посъщениемъ. Августъйшая Покровительница Маріинскихъ учрежденій прибыла въ заведеніе въ часъ пополудни въ сопровождении Великой Княжны Маріи Александровны. Всѣ дѣти были собраны въ залъ. Государыня преимущественно обратила внимание на дъвицъ, окончившихъ въ этомъ году курсъ ученія, ласково съ ними разговари вала и удостоила нѣкоторыхъ материнскимъ поцълуемъ въ голову. Затъмъ, г. начальница имъла счастіе представить ей инспектора классовъ, законоучителя и классныхъ дамъ. Законоучителя Государыня спросила: "Сколько льтъ вы служите въ институть? ". Наконецъ Ея Величество изволила войти въ больницу; выходя отсюда, испросила благословение преосвященнаго Димитрія, который въ этотъ день совершалъ литургію и молебенъ въ институтской церкви, по случаю выпуска воспитанницъ.

25 августа. Въ пять часовъ пополудни изволиль прибыть въ институтъ Его Высочество главноуправляющій учрежденіями Императрицы Маріи, принцъ Ольденбургскій. Дѣти всѣ собраны были въ залѣ. Послѣ нѣсколькихъ вопросовъ о состояніи заведенія, Высокій Посѣтитель осмотрѣлъ нѣкоторые классы. Между тѣмъ, по случаю наступающаго праздника коронаціи, началось въ церкви всенощное служеніе; пѣли воспитанницы; пѣніемъ ихъ принцъ остался доволенъ. Предъ самымъ началомъ Божественной службы настоятель церкви имѣлъ счастіе представиться Его Высочеству, который сказалъ ему: "Я съ вами знакомъ съ 1862 г.".

На другой день, 26 числа, принцъ изволилъ слушать литургію и молебенъ въ институтской церкви и затъмъ отправился въ соборъ. Возвратясь, началь экзамень, продолжавшійся до 5 час. На третій день, 27 числа, Его Высочество слушаль литургію въ институтской церкви, и по окончаніи объдни, опять производиль экзамень до 5 час., а въ 8 прибылъ на дътскій баль, данный на счетъ Его Высочества. Предъ прощаніемъ, принцъ изволилъ собственноручно раздать дътямъ лакомства. Все въ институть найдено въ удовлетворительномъ порядкъ; только о классныхъ дамахъ польскаго происхожденія Его Высочество замътилъ, что онъ не имъетъ къ нимъ довърія... А потому онъ были уволены вскоръ. Сверхъ сего, приказаль наглухо застроить рышетку институтскаго сада, обращенную на бульварную улицу.

25 октября. Ея Величество Государыня Императрица, въ обратный профздъ свой изъ Крыма чрезъ Одессу, вновь удостоила Одесскій институтъ своимъ посфщеніемъ, причемъ благоволила осмотръть нъкоторые классы и войти въ церковь, въ которой настоятель имълъ счастье встрътить Ея Величество съ крестомъ и со св. водою. Затъмъ, послъ нъсколькихъ словъ о состояніи учебнаго дъла, простилась съ осчастливленными ею лътьми.

1868 г. 15 поня. Обычный выпускъ воспитанницъ, по распоряжению совъта, перенесенъ на 15-е число ионя въ память посъщения института Государынею Императрицею въ прошломъ 1867 году 15 ионя.

1869 г. 23 марта. Получено изъ 4-го отдъленія предписаніе о производстві экзаменовъ по новымъ правиламъ, именно: вельно производить формальныя испытанія только въ 3-хъ высшихъ классахъ, а въ прочихъ ограничиваться репетиціями. Также вельно учредить ежемъсячныя педагогическія конференціи.

17 іюня. Прибыль Его Высочество принць Ольденбургскій. 18-го числа представлены были ему преподаватели, при чемь Его Высочество спросиль законоучителя: "Вы изъ Кіевской академіи?" потомь: "Вы служите въ институть съ основанія его?" Вечеромь Его Высочество даль дытямь баль, на который были приглашены и преподаватели. Когда законоучитель явился, принць подаль ему руку и изъявиль свое удовольствіе за участіе въ вечерь, присовокупивь: "Это невинное удовольствіе".

19 іюня. Его Высочество еще разъ посѣтилъ институтъ; былъ въ столовой... Вообще при обозрѣваніи заведенія обращалъ преимущественно вниманіе на экономическую часть. Его Императорское Высочество простился, обѣщавъ быть еще съ Государемъ Наслѣдникомъ.

23 іюня. Происходиль скромный акть вь городскомъ дъвичьемъ училищъ въ присутствіи его высокопреосвященства, городскаго головы Новосельскаго и проч... Городской голова высказаль законоучителю заведенія мысль, что "евреекъ полезно принимать въ училище въ томъ отношеніи, что христіанки будутъ имъть на нихъ благотворное вліяніе". Владыка роздалъ дъвицамъ, при благословеніи, изображенія Божіей Матери.

4 авчуста. Постиль институть князь румынскій или молдо-влахійскій Карль. Съ любопытствомь осмотрть церковь, столовую, больницу и проч... Затты воспитанницт Кушъ, знавшей по молдавски, сказаль нтсколько милостивыхъ словъ.

29 августа. Въ десять часовъ изволилъ прибыть въ институтъ Его Высочество Принцъ Ольденбургскій. Шла объдня. Высокій Гость, постоявъ въ церкви до Херувимской пъсни, удалился и осмотрълъ заведеніе. Прощаясь, объщалъ еще посътить институтъ съ Государемъ Наслъдникомъ.

*Примечаніе*. Слушая заупокойную эктинію о воинахъ, возносимую 29 августа, принцъ спросилъ: "Кажется сегодня православные поминаютъ и родителей?"

4 сентября. Ихъ Императорскія Высочества Государь Наслідникъ Александръ Александровичь и Супруга Его Великая Княгиня Марія Өеодоровна осчастливили институть своимъ посів-

щеніемъ. Прибыли они въ 4 часа прямо съ поля маневровъ. Его Высочество быль въ казачьемъ мундиръ, роста высокаго, стройнаго; цвътъ лица бълый, физіономія открытая, выражающая нъкую строгость, но съ благостію и добродушіемъ. Великая Княгиня роста средняго, черты лица весь ма пріятныя, но казалась крайне истомленною. Посль ньсколькихъ словъ въ общей заль, Высокіе Гости посътили и храмъ Божій, въ которомъ были встръчены съ честнымъ крестомъ. Великая Княгиня изволила спросить священника: "Сколько льтъ вы служите?" За тымъ сказала: "Какой здъсь хорошій городъ!" Посътили спальни дътей, больницу и проч. Его Высочество Принцъ Ольденбургскій встрътиль Великаго Князя у подъъзда въ полной формъ и велълъ начальницъ подать Великой Княгинъ рапортъ о благосостояніи завеленія.

8 октября. Въ часъ пополудни Его Величество Государь Императоръ Александръ Николаевичъ осчастливилъ Своимъ посъщениемъ одесский институтъ, въ сопровождени Великаго Князя Алексія Александровича. Августъйшій Гость нигдъ, кромъ Собора и института, не былъ. Воспитанницы съ дътскою любовію окружили Монарха-Отца и смъло упрашивали Его оставить имъ что-либо на память. Въ церкви настоятель имълъ счастье встрътить (уже 3-й разъ) Помазанника съ крестомъ и со св. водою. Приложившись, Государь сказалъ: "Здъсь 8 лътъ тому мы слушали объдню!". Затъмъ воспитанницы пропъли "Спаси Господи люди твоя!.." Монархъ выслушалъ священную пъснь съ умиленіемъ. Потомъ

въ залѣ, Его Величеству угодно было, чтобы воспитанницы пропѣли еще что либо. Онѣ довольно стройно, безъ помощи регента, исполнили торжественно гимнъ свят. Амвросія Медіоламскаго: "Тебѣ Бога хвалимъ!" Государь милостиво похвалилъ ихъ за усердіе къ пѣнію. Осмотрѣлъ опыты рисованія, вощелъ въ больницу и за тѣмъ простился. Выходя изъ храма, Государь спросилъ настоятеля: "Во имя какого святаго храмъ?..."

1870 г. 1 января. Резолюцією преосвященнаго архіепископа Димитрія протоієрей Серафимъ Се рафимовъ перемѣщенъ въ г. Херсонъ настоятелемъ Собора, съ правами кафедральнаго протоієрея и утвержденъ въ должности смотрителя тамошняго духовнаго училища, бывъ единогласно избранъ правленіемъ одесской семинаріи.



# Ивъ портфеля перваго историка г. Одессы\*).

..... Наконецъ, естественнымъ путемъ, при развитіи потребности въ чтеніи, явились книжныя лавки: француза Рубо, швейцарца Коленъ, русскія небольшія у Ширяева. Ширяевъ продаваль свои книги вмѣстѣ съ посудою и хомутами, какъ товаръ, приходящій къ нему изъ одного и тогоже источника—Москвы. Рубо въ одной половинѣ магазина предлагалъ книги и иностранные журналы, т. е. пищу духовную, въ другой—вино, ликеры, сыръ и консервы французскіе, т. е. пищу вещественную. И сказать правду, послѣдняя сторона его магазина усерднѣе посѣщалась первой. Продажа предметовъ изящныхъ искусствъ—кар-

<sup>\*)</sup> Отрывки изъ личныхъ воспоминаній, богатаго собранія матеріаловъ и изслідованій по исторіи нашего города и Новороссіи, маститаго "нестора" Новой Россіи тайн. сов. А. А. Скальковскаго. Къ сожалівню, не имівемъ возможности напечатать всей его статьи "Шестидесятилівтіе общественной жизни г. Одессы" Прим. ред.

тинъ, мраморовъ и т. п. — также съ трудомъ про- изводилась.

Постепенно явилась нужда въ типографіи, сперва для казенныхъ только работъ, далве для частныхъ, а именно для печатанія афишекъ, прейсъкурантовъ, мореходныхъ листовъ и, наконецъ, календарей и другихъ періодическихъ изданій. Первымъ частнымъ одесскимъ типографомъ былъ Карлъ Морицъ-Сейцъ, который взялъ въ свое завъдываніе городскую типографію въ 1820 году \*) и получалъ даже по 2,400 руб. ассигнаціями годоваго пособія. Ему мы обязаны двумя или тремя видами Одессы, которые теперь очень ръдки. Сколько намъ извъстно, до 1832 года, т. е. календаря, изданнаго П. Т. Морозовымъ, который съ того времени съ небольшимъ только промежуткомъ времени выходить постоянно, быль издань только разъ въ 1822 г. по образцу и размѣрамъ Бердичевскаго календаря и сдълался теперь библюграфическою редкостью. Какія книги издавались до 1828 г. - намъ не извъстно, а объ изданіи первой газеты скажемъ здѣсь нѣсколько словъ, какъ о явленіи, доказавшемъ уже большее общественное развитіе города, и какъ образчикъ литературныхъ произведеній того времени.

Журналъ этотъ на французскомъ языкѣ, съ разрѣшенія министерства внутреннихъ дѣлъ, основанъ въ 1820 г. № 1-й явился 1-го апрѣля. Издателемъ была какая-то небогатая компанія, подъ

<sup>•)</sup> Первую типографію въ Одессѣ завелъ кол. сов. Россетъ; его жена, послѣ смерти мужа, продала ее городу въ 1814 году за 4,000 р. ассигнаціями.

руководствомъ весьма образованнаго француза Ивана Даваллона (I. B. Davallon). Онъ быль агрономъ и хозяинъ овчарнаго заведенія во Франціи. Но испытавъ разныя потери, искалъ средствъ существованія отъ своего пера. Газету свою онъ назваль "Messager de la Russie Meridionale, ou Feuille commerciele", которая выходила по вторникамъ и пятницамъ сперва на 1 полулистъ-по невозможности, какъ сказано въ программъ, издавать ее при недостаткъ типографскихъ средствъ цълыми листами, т. е. на 4 страницахъ печати, какъ это дълается теперь. Она посвящена была преимущественно торговлъ, а потому въ ней объявляли о прибывшихъ и отошедшихъ корабляхъ, курст векселей и монетъ, цтнахъ на товары, о продажахъ съ публичнаго торга, изръдка небольшія обозрънія о торговль мьстной и заграничной, но политическихъ извъстій помъщать ему не дозволено. Для нуждъ мъстныхъ жителей присовокуплялись извъстія о прітэжающихъ и вытэжающихъ изъ Одессы и, что всего любопытнъй, нъкоторыя статейки о театръ, музыкъ и увеселеніяхъ частныхъ и общественныхъ. Цена была довольна высока для того времени: годовая 45 р. ассигн. и 25 р. за полгода\*).

Газета эта издавалась на французскомъ языкѣ; были попытки изданія и на русскомъ языкѣ. Сынъ бывшаго харьковскаго профессора Г. II. Гибаль, товарищъ Даваллона, былъ редакторомъ. Она

<sup>•)</sup> Замътимъ мимоходомъ, что онъ издавалъ свою газету до 1823 г. и сдалъ ее типографу Сейцу уже по прівздъ князя Воронцова.

вышла I іюля 1821-го года, подъ названіемъ: "Вѣстникъ Южной Россіи и пр.", но это доброе предпріятіе было весьма неудачно, какъ можно судить по слѣдующему наивному сознанію издателей въ въ № 41 1822 г. 29 апрѣля (10 мая).

"Въ прошедшемъ году, по требованію нъкоторыхъ русскихъ купцовъ, мы предприняли изданіе нашего "Messager de la Nouvelle Russie" на русскомъ языкъ. Хотя число подписчиковъ достигло только семи, издание наше продолжалось въ течении 3-хъ мъсяцевъ. Мы ласкали себя надеждою, что русское купечество оцфиитъ всю пользу журнала, издаваемаго для нихъ на отечественномъ языкъ и поддержитъ наше предпріятіе -но ожиданіе наше не сбылось и мы, потерявъ болъе 800 руб., его прекратили. Въ нынъшнемъ году мы повторили еще разъ этотъ опытъ и хотя самъ г. полицмейстеръ, считавшій его полезнымъ, собиралъ подписку, но пріобрълъ не болье 5-ти охотниковъ получать газету, всь остальные отозвались, что они чрезъ евреевъ также хорошо получали нужныя извъстія о торговль, какъ и изъ газеты. Изъ чего мы заключили, что для Одессы еще не пришло время для изданія отечественнаго журнала".

Это грустное явленіе тѣмъ замѣчательнѣе, что и въ 1820 г., какъ и теперь, число купцовъ русскихъ (т. е. чисто русской крови) было всегда втрое больше иностранныхъ, не говоря уже о жителяхъ городскихъ изъ другихъ званій, особенно дворянахъ и чиновникахъ.

Чтобы дать понятие о составъ и духъ собственно литературнаго отдъла журнала нами опи-

сываемаго, мы приведемъ здѣсь двѣ или три статейки, сочиненныя какъ видно самимъ издателемъ, или кѣмъ нибудь изъ его главныхъ сотрудниковъ. Но для вящшей точности мы не рѣшаемся ихъ переводить, а предлагаемъ въ подлинникѣ:

№ 97. 24 марта 1822 г.

### "Fêtes de Pâques".

"Les fêtes de Pâques ont durées 8 jours, elles viennent de finir. Ceux de nos lecteurs qui n'ont pas été présents aux fêtes d'Odessa, seront peutêtre bien aises que nous leurs donnions des details de ces sêtes. Le temps a été très beau, point de pluie, un beau soleil, une temperature entre 9 et 10 degrès au dessus de zero, engageait toutes les classes des habitants à se rendre sur le terrain fixé pour le lieu de réunion. Le katchaïe \*) etait situé sur une éminence, près de la forteresse, d'où l'on voit la ville et la mer. Dans le centre étaient érigeés toutes les machines usitées pour ces occasions: ballançoirs, etc. etc. autour desquelles des boutiques non couvertes pour la vente des oranges, pommes, noix, pain d'épices, eau de vie etc. Un autre rang de tentes où les promeneurs pouvaient se reposer et trouver toute sorte de raffraichissements. Au dessus de ces tentes flottaient des pavillons de diverses nations. Comme la fondation n'est que d'environ un quart de siècle, sa population se compose d'étrangers de toutes les nations, les regnicols sont peu nombreux (??).

"Nous avons remarqué que pendant toute la durée des fêtes il n'ya eu ni rixe ni tumulte, le plus grand ordre y a constamment regné; tous ces étrangers réunis sous les lois

<sup>\*)</sup> Т. е. качели. Эспланада бывшей крвпости, теперь мъсто занимаемое гор. театромъ, гдв устраивались качели на Пасху и на Троицынъ день.

protectrices et paternelles de notre pays semblaient être tous frères et de la même famille.

"Pendant les premiers jours de fêtes la pousière ques le vent fai ait lever incommodait les promeneurs, mais M' le maître de Police, dont l'activité mérite des éloges et la reconnaissance des habitants de cette ville, a voulu bien ordonner qu'on arrose l'emplacement de katchaïe.

"Entre les tentes et les petites boutiques on avait laissé un espace libre pour la circulation des voitures et des cavaliers. Le plus grand nombre des équipages était très beau et attelé de superbes chevaux, les voitures meublés des dames en grande toilette et nous ajouterons toutes fort jolies.

"Les plaisirs n'ont point fait oublier aut veuves leurs defuntsépoux, aux enfans leurs pères et mères. Hier (въ Ооминъ понедъльникъ) ont été visités les tombeaux : cet antique usage, nous ésperons existera toujours malgrè l'opinion de quelquels philosophes modernes".

Для сравненія совътуемъ прочитать описаніе гулянья подъ качелями, помѣщенное въ "Одесскомъ Въстникъ", 1827 г. 16-го апръля № 29, по русски, писанное, какъ кажется, Туманскимъ.

Читая похвалы экипажамъ и лошадямъ, я невольно вспомнилъ стихи Пушкина, написанные имъ въ Одессъ, вскоръ послъ прибытія его въ городъ:

"А въ дрожкахъ волъ, рога склоня, "Смъняетъ хилаго коня".

Хорошихъ лошадей и хорошихъ экипажей даже въ 1827 году было очень и очень мало, какъ мы убъдились во время перваго нашего посъщенія этого города.

Въ другомъ нумерѣ (18 января № 3), въ отвѣтъ на критику о театрѣ, сказано, между прочимъ, по случаю постановки оперы "Гризельда"\*):

".... Vous avez observé avec raison qu'on ne pouvait rien reprocher à un nouveau décorateur, lorsque nous n'avons vu que des vieilles décorations... Quant au tailleur (du theatre) je suis d'avis comme vous, que les vieux rideaux dont on a fait les justes-aux-corps de chevaliers n'ont pas produit l'effet d'optique, qu'on se proposait; j'en ai parlé au tailleur qui est un de mes amis, mais il desend ses coutures et est pret à se battre à coups des ciseaux contre tous ceux qui oseront se prononcer contre les grosses fleures rouges, qu'il a cousu sur un fond vert, sur la poitrine et sur le dos de ses héros. Ce brave homme a des connaissances en histoire et pretend que c'était le vrai costume des italiens du temps de la pièce. "Rien de plus beau que le vrai et le vrai seul est aimable"m'a-t-il dit. - Non, M-r, je ne puis être de votre avis: et je citerai pour exemple celui des montagnards Ecossais qui ferait un effet extraordinaire sur la scène et surtout dans un hallet...

"Le 1-er Janvier on a donné "Le Barbier de Seville": il a été executé comme si nous étions déjà au carnaval. Quelques acteurs ont mis dans leurs rôles beaucoup de gaité, même trop de gaité: on a cru y reconnaître les ésprits volatiles d'un vin de champagne mousseux, de fabrique Anglaise... Je suis loin de vouloir prohiber le vin de champagne, je l'aime beaucoup moi-même, mais ne pouvait on pas conseiller à ceux qui doivent paraître le soir sur la scène, ou s'asseoir dans les fauteuils, de le reserver pour le souper le jour du spectacle..."

Въ другомъ нумеръ начали появляться хвалебные гимны и даже акростихи въ честь пъ-

<sup>\*)</sup> Критика подписана такъ: "Pauvre ignorant, en musique, qui n'est pas même abonnée au théatre mais à qui cependant on accorde quelque fois une place dans la salle".

вицъ, услаждавшихъ своею красотою или своимъ голосомъ глаза и слухъ одесскихъ любителей театра. Эти стихи были уже столь часты и столь посредственны, что вызывали самыя ѣдкія и забавныя журнальныя замѣтки. Главныя пѣвицы были: одна M-lle Adeline Arighi, soprano, вышедшая впослѣдствіи замужъ за одного богатаго и весьма почтеннаго генуэзскаго негоціанта, торговавшаго въ Одессѣ; другая была— Каталани (родственница знаменитой европейской пѣвицы). Вотъ нѣкоторые изъ этихъ поэтическихъ цвѣтовъ Одессы:

#### № 4.

Adeline, tes chants attendrissent les coeurs
De tes accens divins la touchante harmonie
Même de tes envieux fait tes admirateurs.
Image de neuss soeurs sur notre âme ravie
Règne par tes talens ta douce mélodie.
Arrighi dont les traits representent l'amour,
Brillante des beautés d'appas et de noblesse
Les charmes de ta voix nous ravissent toujours
Et nous admirons tous ta grace enchanteresse.

Другіе были брошены къ ногамъ другой пъвицы Каталани, и вотъ одинъ изъ весьма многихъ хвалебныхъ гимновъ:

#### No I.

Antique adorateur des Beaucis d'Ausonie,
De nos jeunes talents injuste de tracteur,
Maître Adam s'érigeait en Dieu de l'harmonie:
Il frappait de sa foudre et chanteuses et chanteurs,
Rarement à nos jeux on le voyait sourire:
Aprésent il se tait, il écoute, il admire!
Barbare! enfin du goût tu reconnais l'empire!
Lui dis-je... et la raison?—la raison?—la voici:
Elle est fort simple: hè bien?—"j'ai vu Catalani".

Есть еще гимнъ въ честь какой-то красавицы — пъвицы Бартолуччи, но онъ слишкомъ длиненъ, чтобы его помъстить.

Такое наводнение поэзіи было причиною довольно остроумныхъ критикъ, ибо общество меломановъ раздѣлилось на два враждебные стана и рѣшилось искать неподкупныхъ судей. Оно рѣшилось избрать коммисію, подъ предсѣдательствомъ нѣкоего г. Жиле (Jillet)\*). Вотъ образчикъ приговора этого новаго ареопага, возсѣдавшаго (до 1823 года) на берегу Понта Эвксинскаго:

"La commission chargée de prononcer sur les acrostiches insérés dans le "Messager" a cru devoir adjuger le prix à celui qui a été publié, dans le No 4 de ce Journal... Elle a été decidée par le mèrite qu'a eu l'auteur de triompher d'une grande difficulte:— celle de reunir dans un seul acrostiche les ldeux mots donnés admirable et charmante (Bubert Arrighi E Catalani). La commission a vu aussi avec plaisir louer dans a même pièce des vers deux actrices qui ont des droits incontestables à la reconnaissance du public"...

А вотъ и такъ называемые épingles (колкія замѣтки), весьма любимыя современною публикою.

"M. Monari (le ténor) a chanté bien le rôle d'Almaviva (dans le Barbier) il ne lui manque qu'un pied de plus pour ressembler à un grand d'Espagne".

"L'entrepreneur a économisé le tonnère et les éclairs et le morceau de l'orage ") a passé incognito".

<sup>\*)</sup> Едва-ли не Remy Jillet, инспекторъ классовъ и помощникъ аббата Николь въ Ришельевскомъ лицев.

<sup>\*\*)</sup> Одна изъ превосходнъйшихъ піесъ въ оперъ Barbier, во второмъ актъ.

"Notre jeune souffleur a moderé le diapason de sa voix... Autrefois il a été trés utile aux sourds, qui venaient voir l'opéracar s'ils n'entendaient pas les acteurs ils entendaient au moins les soufleurs et ils étaient par l'à au fait de la pièce".

"La gelée est arrivée fort à propos pour le carnaval, pour les piétons, pour l'entrepreneur et surtout pour ses chevaux isabels. La semaine dernière le Char de Thespis était souvent enfoncé dans la boue, ce qui est triste pour les arts".

Эти несчастные лошади самаго неслыханнаго фіолетоваго цвъта, купленныя, какъ сказано въ другомъ мъстъ, у знаменитаго одесскаго скупца, бывшаго консула и кавалера К..., возили актеровъ и актрисъ на репетиціи и представленія и своею худобою, равно какъ и размърами кареты, составляли ежедневное наслажденіе школьниковъ и другихъ мальчишекъ Одессы.

Музыка и театръ итальянскій составляли главнъйшій источникъ одесскихъ удовольствій. Этому служитъ доказательствомъ и другой документъ, найденный нами въ упомянутой газетъ. Это—объявленіе о новомъ періодическомъ изданіи:

"Charles Maurie Seitz imprimeur et lithographe de cette ville, fera paraitre à dater du 1 Juin (1822) nn journal de musique sous le titre de "Troubadour d'Odessa". Le journal qui paraitra régulierément tous les mois, sera composé soit de meilleurs airs des operas italiens executées dans cette ville, ou de piecès fugitives pour le forte-piano, harpe et guitare.

"L'editeur invite les amateurs tant de cette ville que de 'interieur à lui adressser les productions de leurs talents; il se fera un plaisir de les inserer gratis dans son journal, si toutefois elle n'excedaient pas 6 pages d'impression.

"La première livraison sera composée: I) des "Quel dirmi"—de l'opera "La pietra di paragona" de Rossini, 2) "La placida campagna" de Pacita, arrangée pour le forte-piano ou la harpe par M. Jean Belloli maître de musique de cette ville, 3) une Anglaise, 4) une quadrille française pour le piano: par M-me Octavie Piller et 5) une valse par XX".

Слово gratis, неоцѣненно, вмѣстѣ съ предостереженіемъ на счетъ размѣра піесъ, не больше б страницъ, доказываетъ большое развитіе страсти не только къ слушанію, но и къ сочиненію музыкальныхъ піесъ въ Одессѣ. Мы уже не разъ намекали объ одесскомъ театрѣ, время сказать нѣсколько словъ о его устройствѣ въ Одессѣ. Зданіе театра начато въ Одессѣ въ 1804 году по рисунку извѣстнаго архитектора Томона, построившаго здѣсь Соборъ и городскую больницу, Императоръ Александръ I пожаловалъ на его содержаніе по 38.000 руб. ассигнац. изъ городскихъ доходовъ.

До его открытія была временная зала въ большомъ магазинъ помъщицы Ржевусской, на Ришельевской улицъ, существовавшемъ еще въ 1830 году. \*) Здъсь давали представленія свои прівзжіе актеры: польскіс, французскіе и, какъ гововоритъ маркизъ де-Кастельно, однажды въ недълю итальянцы. "Польская труппа, — говоритъ онъ, — есть совершенство въ своемъ родъ, истинное гаерство въ плачевныхъ мелодрамахъ. Для актеровъ все равно, что слушатель, пришедшій плакать, смъется надъ его піесой. Они, въроятно,

<sup>\*)</sup> Въ этомъ домъ былъ и родъ гостинницы съ общественною залою для вечернихъ собраній, которая, до постройки дома Рено, называлась "Старый клубъ."

взяли себъ образцы изъ школы перипетатической, которые обучали своихъслушателей, прогуливаясь. Наши польскіе актеры сильно потирають руки, усердно бъгаютъ по авансценъ и декламируютъ, что хотять, ошеломленнымь слушателямь. Несмотря на столь слабыя средства, содержатель театра зарабатываеть много. Здёсь все съ жадностью посъщаетъ театръ и даже человъкъ, съ хорошимъ вкусомъ, чтобы не сидъть одному дома, следуеть за толпою, хотя зеваеть, когда она хохочетъ, или смъется, когда она плачетъ" \*). Содержателемъ театра былъ сперва князь А. И. Шаховской, послъ Монтовани. Его дочь и многіе актеры въ 1812 г., одни изъ первыхъ, поражены были чумною заразою. Дочь спасена, но почти всъ актеры погибли, купивъ у еврейскихъ факторовъ уворованные съ судовъ заграничные платки и шали. Впоследствій, когда театръ быль возобновленъ, онъ былъ ввъренъ купцу Ризничу, весьма образованному человъку, и артисту Ф. Фіорини, которые съумъли придать сценъ столь изящное направленіе, что одесскій театръ имълъ счастье видьть въ своей ложь Императора Александра I, щедро его одарившаго. Прибывшій въ 1822 году сардинскій архитекторъ Боффо перестроиль всю сцену, прибавилъ l'arco harmonico, возобновилъ внутреннее ея устройство, повфсилъ люстру съ кенкетами вибсто свъчей и проч. \*\*) Представвъ немъ открылось оперою: "Matrimoленіе

<sup>\*) &</sup>quot;Histoire de la n. Russie", т. III, 34—35. Онъ говорить о театръ 1812 и 1814 гг.

<sup>\*\*)</sup> Боффо построилъ домъ князя Воронцова, зданія присутственцыхъ мість на бульварів и др.

піо segreto<sup>4</sup>, 8 апр. 1822 г., далѣе пошли многократныя представленія "Севильскаго цирюльника" и другихъ произведеній Россини. Вотъ чрезвычайно любопытная статейка объ одесскомъ театрѣ (№ 80, 13 іюля 1822 г.), которая представляетъ сравнительное положеніе одесскаго театра въ двѣ эпохи, раздѣленныя промежуткомъ времени въ 16 лѣтъ \*).

#### "Monsieur le Redacteur!

"Permettez au plus vieux et au plus ancien habitant d'Odessa de se feliciter de voir cette ville marcher rapidement vers la perfectibilité, si pompeusement annoncée par M-me Staël je ne parle point du froment, des laines, ni même des suifs. C'est sur la litterature qui je dois faire compliment à mes concitoyens de leurs progrès. Votre journal s'enrichit journellement des productions ingenièuses d'un grand nombre d'aristarques dont quelques uns parlent de ce qu'ils savent, et d'autres de ce qu'ils ne savent pas. Paris a possedé un aristarque fameux; c'etait le grand Geoffroy. Nous avons ici 12 petits Geoffroys (en me comptant ou sans me compter) or, comme 12 petits valent un grand, Odessa vaut Paris, la conséquence est claire, et le corollaire prouve la proposition. Je conçois du reste, l'humeur de tous nos connaisseurs ou de ceux qui se donnent pour tels. En effet notre spectacle ac-

<sup>\*)</sup> Въ первое мое пребываніе въ Одессѣ, въ 1816 году, проѣздомъ на должность въ Константинополь, изъ всѣхъ тогдашнихъ зданій юнаго города украшеніемъ былъ театръ, видъ коего съ моря рѣзко отличался классическою своею архитектурою отъ другихъ мелкихъ строеній, около него разсѣянныхъ, и напоминалъ зрителю съ моря древній греческій храмъ на возвышеніи береговъ Архипелага. Я тогда пробылъ только дня два или три въ Одессѣ, но былъ въ театрѣ и наслаждался представленіемъ старинной оперы Аблесимова: "Мельникъ", очень хорошо сыгранной русскими заѣзжими актерами.

tuel est si mauvais!!! Nous avons, il est vrai, 3 prima-donna excellentes, mai rien que trois; c'est bien peu: 2 secondes fort bonnes, 2 troisièmes qui voudraient bien l'être. Nous possedons 4 Bouffes dont 2 du premièr ordre, 2 bons tenores que nous connaissons, un que nous ne connaissons pas, et le protée Schikitanss. Notre orchestre est composé de 24 musiciens, d'un bon maitre de chapelle et d'un excellent violon dirigeant. Et enfin notre entrepreneur, quoiqu'il se fache quelque fois contre moi à cause de notre ami commun le tailleur; n'en merite pas moins la reconnaissance du public par le zèle éclairé qu'il montre, les depenses qu'il fait pour embellir et enrichir la scène, et le soin qu'il prend pour monter les pièces et varier les représentations. Mais qu'est ce que tout cela prouve? et peut-on raisonnablement comparer notre Théatre actuel avec celui que nous avons eû ici autresois? Heureux les jeunes gens qui n'ont rien a regretter et qui peuvent jouir de ce qu'ils ont! moi je suis trop vieux pour avoir les jouissances de l'expérience. Hélas! il y a 16 ans, du tems de nos ayeux nous avions aussi un spectacle à Odessa! et quel spectacle!!! je m'en rappelle encore avec delice et émotion. La salle était magnifique; elle avait été arrangèe dans une vieille caserne; on en avait cependant negligé la toiture, et en temps d'orage chaque spectateur était obligé d'apporter son paraplué; mais dans les grandes chaleurs c'était très rafraichissant : Une douzaine de poutres de differentes grandeurs, posés artistement sur quatre immenses tonneaux, formaient le plancher de la scène; ces tonneaux ayant été empruntés à l'Otkoupschik de la ville et n'ayant pas été parsumés, donnaient par teurs exhalaisons spirituelles ou spiritueuses de tendres souvenirs aux spectateurs. Parlons un peu de nos decorations d'alors; elles étaient magnifiques: le fond de la salle était, il est vrai, le mur des anciennes cuisines des Cazérnes, mais par l'humidité naturelle du batiment ce mur était tellement moisi, qu'on y remarquais de grandes taches vertes qui le soir ressemblaient à un beau jardin. Quatre vieilles échelles formaient les

coulisses; elles étaient recouvertes par des superbes bandes de papier peintes d'un coté en bleu clair (c'etait le ciel) et de l'autre coté en verd foncée (c'etait la forêt). Pour le salon on ajoutait sur ses bandes de papier des fenêtrés et des portes traceès avec du charbon, cela faisait un effet surprenant. La salle était parfaitement illuminée par quatre belles chandelles à 7 à la livre : mais je dois cependant avouer que les 70 quinquets de M. Buonavoglia donnent plus de clarté, et c'est l'effet du progrès des lumières. L'orchestre n'etat pas nombreux. Il ne consistait qu'en deux amateurs, le flageolet du bataillon grec et le tambour de la Police, mais aussi quels artistes! quels sons harmonieux ils savaient tirer de leurs instruments! avec quelle exécution ils auraient pu suivre et même imiter les roulades des prima-dona. Nos acteurs admirables dans le tragique, representaient d'après nature, Esther et Ashalie, ils étaient tous enfans d'Israël, et avaient conservé un accent hebreu qui faisait fort bien dans les morceaux d'ensemble et dans les finales de tragédiés. Notre jeune premier avait beaucoup d'éxperience, on aurait pu s'en apercevoir à ses cheveuz blancs: mais pour jouer les amonreux il empruntait la perruque du directeur qui alors restait dans sa loge en bonnet de coton. Le tyran était un petit jeune homme blond de 18 ans, haut de quatre pieds 8 pouces de France et dont la voix flutée faisait frémir dans les morceaux de rage. La première actrice était en longueur, juste le double du tyran, et quand elle portait une toque avec des plumes elle s'élevait jusqu'au Ciel; elle avait une voix rauque de basse très prononcée et delicieuse dans les declarations d'amour. On jouait tout sur notre theâtre, drame, melodrame, farces, comedies, tragedies, ballets. C'etait une varieté surprenante: je ne me manquais pas une seule représentation, et toujours je trouvais de quoi m'égaver. Par exemple jè delie Buonavoglia et toutes ses troupes de nous donner une sarce aussi divertissante que celle dont j'ai été le témoin en 1806. Ou jouait la veuve de Malabar: je passe sur l'execu tion admirable des 4 premièrs actes; l'arrive au denouement : on avait construit un superbe bucher, moitié en bourriane moitié en Kizik, Lanassa, en se dessinant monte sur ce bucher par le moyen de la seule chaise de paille rembourée que l'on posseda alors au Comité de la ville et qu'on avait pretée au theâtre pour cette occasion. Mais le premièr machiniste, qui étais un vieux invalide de la Police, au lieu de mettre le feu au bucher, alluma les jupons de la première actrice : elle se sauve, en faisant des cris affreux, d'abord dans la salle, et de la salle dans la rue: la queue de sa robe aurait pusaire l'effet de celles des renards de Samson et mettre le seu à toutes les maisons, s'il y avait eû alors des maisons dans la ville. Le grand prêtre courut après Lanasse; le général français courut après le grand pretre, le directeur du teatre courut après le général, le maitre de Police courut après le directeur, et l'on ne sait pas comment tout cela eût fini si un vaisseau qui était dans la rade, et qui appercut l'incendie n'eut dirigé ses pompes sur l'actrice enflammée et sauvée le reste de ses vetemens. Ah! mes chers concitoyens que n'êtes vous nés plutot, pour avoir eû comme moi une juste idée de la perfection où un theâtre peut être porté; que vous êtes malheureuz d'en être reduits à M-mes Catalani, Arrighi et Riccardi etc; et à M-eurs Bartholucci, Riccardi, Monari, Quadri, Morandi etc.!!! Mais cependant faites vous une raison, prenez votre malheur en patience et contentez vous du peu que vous avez".

Кромѣ театра, были еще въ Одессѣ и другія увеселенія, а именно: балы, вечера (conversazione) и даже конскія скачки, какъ можно судить по сдѣланному въ 1821 г. объявленію: "Одесскія конскія скачки будутъ произведены 16 сентября. Господа, желающіе привести лошадей для участія въ скачкахъ, должны до 7 сентября адресоваться въ контору газеты "Меssager", чтобы узнать объ условіяхъ, на которыхъ состязаніе лошадямъ будетъ опредѣлено".

Мы пріобрѣли одинъ весьма любопытный документъ о томъ, что были такъ-называемые вечера на итальянско - французскій ладъ (conversazione). Въ 1814 г. у одного Одесскаго негоціанта было собрано небольшое, но самое избранное общество. Въ немъ участвовалъ самъ герцогъ де-Ришелье и всъ главныя красавицы города. Какъ видно по нъсколькимъ намекамъ, дамы были въ костюмахъ. Забава называлась "Секретарь", т. е. олно или лва лица составляли именной списокъ гостей, а другіе, видно записные (beaux-ésprits) дълали о нихъ замъчанія въ прозъ и стихахъ. И вотъ въ тотъ вечеръ на одной запискъ написаны были имена главнъйшихъ гостей, на другой даны были имъ надлежащіе девизы или лозунги, а на третій стихи - итальянскіе или французскіе - въ честь наименованныхъ лицъ.

#### Гости были:

### Мужчины:

- Герцогъ Ришелье.
- 2. Комендантъ Г. М. Кобле.
- 3. Почтиейстеръ.
- Статскій сов'ятникъ Трегубовъ, впосл'ядствіи одесскій градоначальнікъ.
- 5. Австрійскій консуль.
- 6. Н. Ив. Штиглицъ.
- 7. Купцы: Лоде, Понсіо, Гаторно, Рено и др.
- 8. Графы: де-Рошешуаръ и де-Растиньякъ, родственники герцога.

#### Дамы:

- I, Трегубова I.
- 2. Трегубова 2.

- Гр. Кастилю, урожденная Бларамбергъ, жена иснанскаго консула.
- 4. Милашевичъ, урожденная Башилова.
- 5. Г-жа Катли.
- б. Г-жа Аркудинская.
- 7. Помещица Еліяшевичъ.
- 8. M-lle Кобле.
- 9. Дівица Бриммеръ, впослідствій гр. Ланжеронъ.

Вотъ 14 нумеровъ девизовъ и сочиненныхъ къ нимъ экспромтовъ:

### Герцогу:

Девизъ: "All'Idol degl'Evviva!"

("Предмету нашихъ ура!" Стихи обращены къ графу Растиньяку, недавно выздоровъвшему).

"Viva l'aura che ravivva Rostignac ognor valente! Viva pur, è tuo parente, Emol tuo nella virtu!"

2. Коменданту Кобле (любившему угощать себя и другихъ):

Девизъ: "A l'ami des amis".

"Bien pour nous que vous jouissez; Qu'on vous aime en coeur, en âme. Mais de nous, quand vous buvez Qui est celui qui mieux se pâme?"

3. Австрійскому консулу (пожилыхъ лѣтъ человѣку):

Девизъ: "A l'esprit du bon gout".

"Pendant une aimable jeunesse On n'est bon qu'á se divertir, Et quand le bel âge nous laisse On n'est bon qu'à se repentir". 4. Почтмейстеру (господину малаго роста, съ большимъ носомъ и большому волокитѣ):

Девизъ: "A mon maitre de Postes".

"En mille endroits détournés L'amour vous mêne par le nez".

5. Графинъ Castiglio (красавицъ француженкъ съ черными чудесными глазами);

Девизъ: "Al occhio d'Odessa!"

"Vani son gli sforzi tuoi!... Se la maschera ti cela, Tutto in te, il tuo pur ci svela L'occhio tuo non e che a te".

# б. Г-жѣ Трегубовой:

Девизъ: "A la plus aimable!"

"Mademoiselle, ayant appris que vous aimez á seconder avec beaucoup de gout les charmes que vous avez en partage de la belle nature. je me fais un honneur de vous prier à vouloir bien aggreer mes services en qualité de coiffeur, de même que celui de vous envoyer mon adresse qui est ci-jointe: à la plus aimable! Chez M. Toupet". (Она кокетничала великольпіемъ своихъ волось).

### 7. Трегубовой второй:

Девизь: "A la bien deguisée"!

"Si à l'esprit je fais hommage, C'est au coeur que je me rends; Car de deux la belle image, Est bien loin de tout vivant". 8. Г-жъ Милашевичъ, богатой красавицъ, сохранившей, какъ Нинона, красоту въ глубокой старости:

Девизъ: "A la Minerve d'Odessa!" "Pour l'idole le plus aimable Que vaudra un peu d'encens? Ton égal est dans la fable, Jupiter est ton amant".

9. Женъ англійскаго купца Катли, славившейся своимъ стройнымъ станомъ:

> Девизъ: "à la Diane d'Odessa!" "I'ochio parla, il cor rissente, Dov'ha influsso l'astro argente".

10. Полковницъ Аркудинской (нынъ генеральша Пущина):

Девизъ: "A la celeste beauté". "De Venus chez vous ont voit les grâces La fraicheur et sou enjouement Toujours on verra sur vos strace Se Dieu du tendre sentiment".

и. Полковницъ и помъщицъ Еліяшевичъ:

Девизъ: "A la grâce seduisante!"
"Vous avez tout reçu sans être plus fière
Beauté, grâce, raison, il ne vous manque rien;
Qui counait ésprit vous admire et s'eclaire
Qui counait votre coeur, ni peut garder le sien?"

12. Дъвицъ Кобле (нынъ маркиза Паулуччи, вдова генералъ-адъютанта):

Девизъ: "à l'innocence!" "Je vous aime, je vous le dis Je vous prefere au paradis".

## 13. Г-ж в Солодовниковой:

Девизъ: "Al cor sensibile!"

"L'innocente torterelle Filomele pui di quelle Dire al ciel, all'Eco. all'ore Cosi volga il tuo bel core!"

14. Дъвицъ Елизаветъ Бриммеръ (нынъ графиня Ланжеронъ):

Девизъ: "à l'étoile du jour!"

"Jeune coeur, croyez moi, laissez vous enflammer... Tôt ou tard, il faut aimer".

Въ то-же время въ Одессъ начали заводить постоянныя собранія по примъру итальянскаго казино и московскихъ клубовъ и построено для того особое изящное помъщение. Бывшій консуломъ французской республики въ Одессъ, а послъ заслуженнымъ торговцемъ, ком. совът. Рено купилъ одно изъ первыхъ, хорошо сооруженныхъ въ Одессъ зданій, принадлежавшее до 1805 г. князю Гр. Сем. Волконскому и построенное на мъстъ бывшаго здъсь турецкаго комендантскаго дома. Перестроивъ и украсивъ его, онъ выстроилъ еще для вечернихъ собраній особую овальную лу въ итальянскомъ вкусъ, съ галлереями вокругъ и хорами, истинно изящной архитектуры; въ этой залв одесскіе граждане имвли счастье принимать въ 1816 г. Императора Николая, бывшаго тогда Великимъ Княземъ, а въ 1818 г. и Императора Александра I, почтившаго балъ и самую залу Своимъ лестнымъ отзывомъ. Другую половину его дома занималъ гр. Ланжеронъ и въ

ней имълъ пребывание Императоръ Александръ I въ мат 1818 г. Этотъ домъ Рено, въ которомъ до 1835 г. давали балы и концерты, сгорълъ въ ночь съ 27 на 28 августа того-же года. Вскоръ явилась потребность и въ другихъ болъе постоянныхъ собранияхъ. Вотъ что сказано объ этомъ предметъ въ одномъ февральскомъ нумеръ одесской газеты 1822 года.

"Говорятъ объ учрежденіи въ Одессъ трехъ новыхъ обществъ. Первое, подъ названіемъ "Рессурсы", съ опредъленнымъ числомъ членовъ, не болъе 40-платящихъ по 200 р. асс. ежегодно. Въ немъ будетъ кабинетъ для чтенія журналовъ, зала для билліарда и игры въ карты. Второе-подъ названіемъ: "Клубъ изящныхъ искусствъ" (Club des arts)-будетъ основано и управляемо содержателемъ нашего театра \*) Наконецъ, говорятъ, основывается и 3-е собраніе, подъ названіемъ: "Хаджибейскаго клуба" (Club de Kodjabej). Число подписчиковъ въ немъ не ограничено, съ платою только по 50 руб. ассигн. ежегодно. Въ немъ будутъ: кабинетъ для чтенія періодическихъ изданій, билліардъ, кофейня и музей для храненія моделей и рисунковъ новыхъ изобрътеній и образчиковъ всевозможныхъ произведеній отечественной и иностранной промышленности α.

Издатель газеты оканчиваеть эту интересную статейку слъдующимъ любопытнымъ заключениемъ: "Такъ какъ многіе иностранцы могутъ не

<sup>•)</sup> Содержателемъ театра былъ, какъ мы сказали выше Г. Ризничь, въ домъ котораго чаще всего бывалъ Пушкинъ, но въ концъ 1821 г. онъ уступилъ театръ купцу Негри.

знать, что такое за названіе Kodjabej, то мы считаемъ нужнымъ извѣстить, что это было небольшое турецкое селеніе и крѣпостца, на пепелищѣ которыхъ построенъ нынѣшній городъ Одесса. И это селеніе, лежавшее нѣкогда въ настоящей пустынѣ, преобразовалось какъ-бы волшебствомъ въ богатый городъ, лишь только этотъ клочекъ оттоманскихъ владѣній перешелъ въ отеческое владѣніе Россіи!

Въ 1823 г. въ домѣ Рено, въ квартирѣ гр. Ланжерона, устроенъ былъ клубъ, т. е. "Рессурса", которая, соединившись съ клубомъ Хаджибейскимъ, сдѣлалась коммерческимъ собраніемъ подъназваніемъ Casino de commercio. Впослѣдствіи между 1823 и 1828 г. графъ Ланжеронъ построилъ себѣ собственный домъ близь лицея\*), отчего и улицу, идущую отъ театра къ городскому саду, и спускъ по той-же улицѣ къ Карантинной гавани назвали Ланжероновскими.

Первый начальникъ и "собиратель" Одессы адмиралъ де-Рибасъ жилъ сперва въ небольшомъ одно-этажномъ домикъ на Польской улицъ, который онъ, увзжая изъ Одессы, подарилъ своей ключницъ Блавацкой (теперь на его мъстъ нанаходится хлъбный магазинъ иностраннаго гостя Вучина), послъ построилъ онъ себъ двухъ-этажный домъ съ садомъ (нынъ домъ г. Исаковича), отчего и улица, идущая отъ Соборной площади на Ришельевскую улицу, названа Дерибасовской. Въ 1801-мъ году, когда де -Рибасъ былъ уже адмираломъ и жилъ въ Петербургъ,

<sup>•)</sup> Теперь домъ Склаво.

домъ его купленъ былъ городомъ и въ немъ помѣщалась канцелярія и квартира градоначальника, когда это званіе отъ должности генералъ-губернатора въ 1820 г. было отдѣлено. Ришелье усердно занимался садомъ \*), развелъ тамъ бѣлую акацію и посадилъ собственноручно цѣлые ряды дикихъ каштановъ (maroniers), которые погибли въ засуху 1847 г. Въ этомъ домѣ де-Рибаса г. Одесса встрѣтила въ августѣ 1823 г. новаго своего начальника, князя М. С. Воронцова.

Ришелье, по прівздв въ Одессу, 9-го марта 1803 г., остановился въ небольшомъ красивомъ полутораэтажномъ домикъ, который выстроилъ насупротивъ упомянутаго дома кн. Волконскаго (послъ Рено) начальникъ портовой таможни кол. сов. М. М. Кирьяковъ \*\*). Герцогу этотъ домикъ такъ понравился, что опъ купилъ его для города и оставался въ немъ во все время пребыванія въ здъшнемъ крав. Домъ этотъ въ 1820 годахъ былъ уже полуразрушенъ и занимаемъ былъ театральнымъ управленіемъ; только балкончикъ съ колоннами, на которомъ ежедневно подъ вечеръ герцогъ находился и принималь посъщения всъхъ одесскихъ жителей, оставался целымъ до 1827 г. На этомъ мъстъ выстроено въ 1830 годахъ казенное зданіе изящной архитектуры въ чисто венеціанскомъ вкусь, въ 3 этажа, подъ названіемъ "дома градоначальника". Но его никогда градоначальники не занимали, а обращали въ большую гостинницу, подъ названиемъ "Ришельевской";

<sup>•) &</sup>quot;Городской", подаренный городу братомъ адмирала Феликсомъ.

<sup>\*\*)</sup> Нынъ Городской домъ-противъ гор. театра.

такъ-же названа и улица, ведущая отъ театра до бывшей таможенной заставы, а теперь развалины съвзжаго дома І-й части города. Одинъ очевидецъ, посътившій герцога въ 1813 г., немедленно послъ окончанія чумной заразы, такъ описываетъ жилище этого доблестнаго сановника. "Въ маленькой передней стоялъ часовой и лежала великолъпная собака, въ залъ дюжины 2 стульевъ и круглый столъ для объда. Здъсь меня весьма привътливо встрътили адъютантъ герцога Гельфрейхъ \*), Селиховъ и аудиторъ Юрковъ, который быль настоящимь factotum по хозяйству герцога. Ришелье принялъ меня въ кабинетъ, т. е. комнать, похожей на раззоренную непріятелемъ кладовую. На столъ изящной работы съ бронзами-кучи бумагъ и плановъ; и тутъ-же стояли: правитель канцеляріи Шеміотъ (впослъдствіи Екатеринославскій губернаторъ) и полковникъ Стемпковскій, другой адъютантъ герцога, управлявшій военною перепискою. Недалеко отъ камина простая софа безъ спинки, на ней кожаная подушка и военная шинель составляли, какъ я узналъ послъ, постель градоначальника. У того-же стола было кресло совершенно вытертое и нѣсколько весьма старыхъ стульевъ; на стънъ великолъпный портретъ Императора Александра и нъсколько драгоцънныхъ миніатюръ. Герцогъ былъ въ военномъ сюртукъ безъ эполетъ, волосы вились натуральными буклями, самая привътливая улыбка меня встрътила. Я прибылъ изъ Крыма. "Ну, что у васъ хорошаго, все спокойно, неправда-ли? Чума и у

<sup>\*)</sup> Бывшій послѣ командиръ 4 пѣхотнаго корпуса и генералъ-отъ-кавалеріи.

у васъ кончилась, слава Богу? А татары сидятъ тихо, не правда-ли!"--Онь намекалъ на желаніе маркиза де-Траверсе, въ части исполненное, -- вывести съ южнаго берега Тавриды татаръ крымскихъ за горы... Я у него объдаль выъстъ съ Стемпковскимъ и Юрковымъ; объдъ состоялъ изъ бульона, большаго количества зелени, бараньихъ котлетокъ и рыбы. Герцогъ былъ веселъ и не разъ восхищался аппетитомъ и молчаливостью своего аудитора. Во все время до объда, во время стола и послѣ приходили разные люди высшаго и простаго класса, по дълу и безъ дъла – и всъхъ онъ принималъ ласково, терпъливо, хотя, видимо, усталость его одолъвала. Въ 6 часовъ вечера пошель къ морю купаться, закутанный въ свою старую шинель, весьма изношенную и всъмъ хорошо извъстную".

Таковъ былъ Ришелье; все вокругъ него блистало, все кипъло неслыханною дъятельностью. Онъ былъ тихъ, кротокъ и неутомимъ; здоровье имълъ желъзное. Одно только выводило его изъ терпънія— это дурное обхожденіе съ деревьями, которыя онъ засадилъ по всъмъ почти улицамъ. Однажды, въ отдаленномъ кварталъ, замътилъ онъ печально завядшую молодую акацію; онъ вошелъ въ домъ, противъ котораго она росла и просилъ хозяина полить бъдное дерево. "Если тебъ некогда, -сказалъ онъ,—то дай мнъ кружку воды, я самъ орошу страдающее дерево".

Его скромность лучше всего выразилась въ ръчи, которую онъ сказалъ въ собраніи всего города, по случаю сбора приношеній на пользу отечества въ тяжкую годину войны 1812 года.

"Вы были свидътелями, господа, что въ тече-... ніи 9-ти льтъ, какъ я начальствую въ здышнемъ крав, я не щадилъ ничего, чтобы устроить благоденствіе здішнихъ жителей. Я сділаль все, что въ силахъ моихъ было, льщусь надеждою, что заслужилъ нѣкоторыя права на вашу признательность. Для блага новаго отечества, для спасенія его, я жертвовалъ и жертвую всемъ. Покажите и вы единодушно въ нынъшній день, что вы истинные россіяне, и я не буду ожидать лестнъйшей награды за попеченія, которыя иміть объ васъ". Но онъ не дождался этого возмездія; онъ даже не видълъ плодовъ главнъйшихъ своихъ начинаній: лицея и порто-франко, о которыхъ хлопоталъ всю жизнь, проведенную въ Одессъ. Ему оставалась одна радость: отгадать и основать великую будущность возсозданнаго имъ города и знать о въчной благодарности къ нему его жителей и ихъ потомковъ.

Преемникъ его, въ званіи генер.-губернатора и градоначальника, графъ Ланжеронъ въ 1788—1791 г. сражался на стѣнахъ Измаила подъ командою Суворова. Но вступивъ въ дѣятельную военную службу, не оставлялъ ее до самаго вѣнскаго мира и назначенія его въ Одессу. Храбрый въ дѣлѣ, твердый въ опасности, онъ въ частной жизни былъ очень горячъ, нетерпѣливъ и неимовѣрно разсѣянъ.

Онъ любилъ блескъ и роскошь. Къ тому-же онъ былъ женатъ дважды: сперва на знатной барышнъ княжнъ Трубецкой, а послъ на знаменитой одесской красавицъ Елисаветъ Адольфовнъ Бриммеръ; до назначенія своего въ Одессу, онъ уже былъ корпуснымъ командиромъ, Андреевскимъ кавалеромъ и имълъ орденъ св. Георгія 2-го

класса, следственно, къ знатности своего рода, онъ присовокуплялъ личное военное значение. Отъ того жить скромнымъ философомъ и цинцинатомъ, какъ Ришелье, ему было невозможно. Наконецъ, онъ имълъ радость видъть въ стънахъ своего города царствовавшаго и будущаго Русскихъ Монарховъ, принца Гессенъ-Гомбургскаго, Великаго Князя Михаила Павловича и многихъ знатнъй шихъ сановниковъ Имперіи, тогда какъ Ришелье, кромъ вънчанной эмигрантки Каролины, королевы неаполитанской, искавшей не блеска, а самой скромной безвъстности и уединенія, да знаменитыхъ эмигрантовъ, своихъ спутниковъ: Дамаса, Полиньяка, Рошешуара, Граммона и, наконецъ, русскихъ и польскихъ помъщиковъ: Радзивилла, Чарторижскаго, Любомірскаго, князя Волконскаго, князя Вяземскаго, гр. Борха и др. никого не угощалъ въ своей дорогой Одессъ. Одно только имъли общее-это бъдность и щедрость. И одинъ и другой последней копейкой делились съ бъдными и не бъдными. Кромъ небольшаго дома и едва устроеннаго хутора, Ланжеронъ ничего не оставилъ своей женъ. Ришелье продалъ свою дачу въ Крыму "Гурзуфъ", за невозможностію содержать ее, а свою аренду, на дорогу пожалованные деньги и свою одесскую дачу роздалъ, какъ мы сказали выше, по чувствамъ своего сердца и убъжденія. Одинъ и другой разстались съ жизнію, дождавшись того, чего наиболъе желали: возстановленія Бурбоновъ во Франціи и неслыханнаго развитія города, котораго видъли колыбель и младенчество......

#### Одесскіе недуги.

(Писано въ 60-хъп.)

А из Одесс'я добре житы, мишкомз заяба не восити \*), Подушнаго не вантаты ; На ванащину не ходити, На за нлугомз, не за радомз... Накманотъ мене ваномз.

Нар. писнь, соб. Максимовича.

Нътъ сомнънія, что, благодаря славной борьбъ 1854—1856 годовъ, вся почти Россія познакомилась съ Одессою. Вся, въроятно, русская армія перебывала въ ней, очистила ея модные и "галантерейные" магазины, облегчила свои карманы отъ лишнихъ денегъ и побранила ее порядкомъ за ея пыль, грязь, недостатокъ тъни, а еще болъе за приманку роскоши и невольной расточительности \*\*). Матеріальныя бъдствія Одессы были уже извъстны и великому поэту Россіи — Пушкину, воспъвшему ее въ 1820 годахъ.

Пушкинъ зналъ одесскую грязь, одесскую пыль и одесскій зной весьма близко, когда, повъривъ лорнету своего друга В. Туманскаго, такого-же какъ и онъ самъ поэта, рыскалъ по городу и окрестностямъ, отыскивая сады, очаровавшіе

<sup>•)</sup> Намекъ на рабочаго, идущаго, изъ предосторожности, съ кускомъ хлѣба въ мѣшкѣ.

<sup>••)</sup> Мы видъли коммиссаріатскихъ и провіантскихъ чиновниковъ, покупавшихъ по 5 и 6 золотыхъ часовъ и цъпочекъ, по сознанію самыхъ купцовъ, въ 2 и 3 раза дороже обыкновеннаго.

его за-глаза. Отъ того онъ и говоритъ, что его другъ Туманскій

"Очаровательнымъ перомъ Сады одесскіе прославилъ.... Все хорошо, но дѣло въ томъ, Что степь нагая кругомъ; Кой-гдѣ недавній трудъ заставилъ Младыя вѣтви въ знойный день Давать насильственную тѣнь"...

Кромъ того, онъ лично убъдился, что Одесса пять или шесть недъль сряду

"Потоплена, запружена Въ густой грязи погружена".

Наконецъ, великій поэтъ хотя сознается, что въ этой Одессъ влажной

"Еще есть недостатокъ важный, Чего-бъ вы думали? воды"....

Но въ утъшение добрыхъ русскихъ путешественниковъ прибавляетъ, что это не большое еще горе,

"Особенно, когда вино Безъ пошлины привезено".

Вотъ и всѣ предметы сѣтованій нашего Овидія. Въ его время всѣ одесскіе недуги "tristitiae", какъ-бы сказалъ римскій юноша, подобно Пушкину поэтъ скиталецъ—ограничивались: эноемъ, т. е. недостаткомъ зелени и тѣни садовъ, грязью, которая на 5 или 6 недѣль потопляла Одессу, и недостаткомъ воды, которую замѣняло чужеземное вино, безъ пошлины привезенное, слѣдственно дешевое и, вѣроятно, хорошее, цѣльное, лучше нынѣшняго, потому что нашъ поэтъ, по своему

изящному вкусу, дурнаго вина въроятно-бы и не помянулъ.

Счастливый поэтъ и счастливое было время для Одессы, когда все ихъ горе ограничивалось только тремя и то отрицательными недостатками: грязью, мучившею городъ всего 35 или 45 дней; зноемъ, отъ котораго можно было скрыться въ тъни каменныхъ хорошо-построенныхъ комнатъ, и скудостью воды, которой никто, подобно мнъ, никогда не пьетъ. Чтобы сказалъ безсмертный русскій орфей, если-бы пожиль съ нами въ 1850 годахъ; если-бы насладился всъми, уже не отрицательными, но настоящими, архи-положительными бъдствіями Одессы. Кто повърить, что Одесса, которая въ теченіе одной четверти стольтія, съ 1830 по 1858 г. внесла въ хозяйство юго-западной Россіи болье 200.000.000 руб. сер. за отпущенные изъ ея гавани земледъльческие продукты, и болъе 30.000.000 въ государственный доходъ, питаетъ цѣлыя тысячи самыхъ несчастныхъ смертныхъ, какіе могутъ существовать на Руси - за исключениемъ разумъется осужденныхъ на каторгу людей. Мы ръшаемся коснуться этой "деликатной матеріи", какъ говорятъ евреи-дипломаты; мы рѣшаемся обнажить всѣ, даже сокровенныя язвы Одессы, въ надеждь, что явится какой-нибудь благотворный врачь для ихъ исцъленія.

Для вящшей ясности, мы раздълимъ суждение наше на двъ категоріи: на изученіе физическихъ недуговъ или матерьяльнаго интереса, и не вещественныхъ или духовныхъ недуговъ этого города.

Главнъйшіе матеріальные недуги Одессы происходять отъ ея климата и отъ свойствъ ея почвы. Одесса подвержена и неимовърно знойному льту и самой суровой зимь: морозы ея доходять до 220, а жары превышають 280 Реомюра. И что всего труднъе для охраненія здоровья-это внезапные переходы отъ жары къ холоду, отъ сырости къ зною и засухъ. Наконецъ, съверные, съверовосточные и восточные вътры хотя благодътельны въ торговомъ, а часто и въ гигіеническомъ отношеніи, составляють, иногда въ теченіи многихъ дней сряду, самую мучительную пытку для всякаго возраста, пола и состоянія одесскихъ жителей. Здъсь времена года должно раздълять не по календарю, т. е. на весну, лъто, осень и зиму, а слъдующимъ образомъ, начиная съ января:

*Январъ*. Сибирскіе морозы. Вътеръ. Тепло. Снъгъ таетъ; потоки воды и грязи.

Февраль. Вътеръ, морозъ, мятель, дождь и грязь.

*Мартъ*. Жарко. Снътъ. Морозъ. Вътеръ сухой.

Априль. Морозъ. Жаръ. Дождь. Засуха.

Май. Жарко. Вътеръ. Засуха.

*Іюнь*. Жарко. Зной удушливый. Африканскіе пыльные ураганы.

*Іюль*. Потоки дождя. Африканскій зной. Проливной дождь. Съверный вътеръ.

**Августъ.** Все засохло. Душно. Опять проливные дожди.

Сентябръ. Жарко. Сушь. Равноденственные ураганы.

Октябрь. Почти весна. Теплота средняя. Дождя нѣтъ. Все засохло.

Ноябрь. Морозъ. Вътеръ. Тепло. Дождь и грязь. Снъгъ.

Декабръ. Снъгъ. Тепло. Потоки тающаго снъга. Вътеръ и бури!...

Если не върите, спросите всякаго не только одесскаго, но и сельскаго жителя, т. е. хуторянина. Онъ скажетъ, что не разъ посъялъ озимь въ ноябръ, а яровой хлъбъ въ половинъ января. Въ іюлъ жатва тонетъ въ потокахъ грязи на поляхъ; въ октябръ-же у насъ и цвътутъ розы, и воетъ скотъ отъ голоду, скитаясь по засохшей, безмърной пустынной степи.

Весны нѣтъ; послѣ невыносимыхъ сибирскихъ вѣтровъ февральскихъ и даже мартовскихъ, вдругъ знойные дни: окна вскрыты, все дышетъ югомъ, зелень пробилась... И опять снѣгъ съ морозомъ, гололедица; ни ѣздить ни ходить нельзя по улицамъ; камины пылаютъ, дымъ стелется на дворѣ и въ комнатахъ; начинаются насморки, гриппъ (influenza), дѣтскіе поносы. Но опять солнце; въ въ 3 или 4 часа вся громала снѣга обратилась въ грязь, бурные потоки мчатся по улицамъ, унося и шоссе, и камни, и даже повозки \*). Вездѣ провалы, особенно въ погребахъ и такъ-называемыхъ минахъ", т. - е. вырытыхъ подъ улицами длинныхъ

<sup>•)</sup> Это не метафора. Дважды мить случалось быть переносимому на рукахъ почтеннаго будочника, раздътаго донага, которому, на большой улицъ, вода доходила до пояса.

подземныхъ корридорахъ, со сводами и безъ сводовъ, для храненія вина. Но, слава Богу, и последній снегь стаяль, земля и деревья ожилисперва сирень, послъ бълая, желтая и, наконецъ, розовая акація разцвъли, - ну, весна въ полномъ разгаръ; тутъ является вторая наша язва-пыль. Кто изъ васъ, господа, не знаетъ одесской пыли? Кто не испыталь ея послъдствій и ощущеній, кто не видаль отчаянія щеголихь, возвращавшихся съ прогулки съ сфрыми-вифсто розовыхъ, бфлыхъ и черныхъ--шляпками и платьями? Кто не слыхалъ глухихъ стоновъ или громкихъ проклятій ключницъ и горничныхъ, убирающихъ комнаты по б разъ въ день, не смотря на глухо закрытыя окна? Кто не видалъ фантастическихъ образовъ: извозчика, чумака, приказчика изъ конторъ (commis de caisse) или чаще всего бъднаго чиновникапъшехода, бъгущаго на службу или съ поникшею головой медленно плетущагося домой въ холодную или душную избу, съ тощимъ желудкомъ и и къ голодному семейству!? Кто не видалъ нашихъ деревьевъ внутри и внѣ города, зачахшихъ подъ густымъ слоемъ грязной, съро-желтой пыли и тучъ ея, покрывающихъ подъ вечеръ всѣ дачи отъ Ботаническаго сада до хуторовъ Папудова и Мавро? Кто, наконецъ, не улыбался, глядя на озадаченныхъ англійскихъ или голландскихъ матросовъ, сметавшихъ цълыя тучи городской пыли съ палубы, снастей и коекъ своихъ судовъ, привыкшихъ къ раздолью океана или влажной атмосферь своихъ доковъ и каналовъ.

А грязь?! Одесская грязь, столь прославленная Пушкинымъ, была еще украшена карандашемъ

знаменитаго Раффе (Raffet), французскаго художника, сопровождавшаго Демидова въ 1837 г. Онъ представилъ одну изъ многолюдныхъ улицъ Одессы: на ней, среди потопленныхъ дождемъ каменныхъ кучъ, идущихъ въ бродъ жидовъ и бабъ, усерднаго и человъколюбиваго будочника, вытаскивающаго полуутонувшую дъвочку на тротуаръ,—и тамъ-же красуется самъ художникъ по колъни въ грязи, въ модномъ фракъ и круглой шляпъ, съ зонтикомъ въ одной рукъ, а другая указываетъ на краткую, но весьма красноръчивую легенду, поставленную внизу:

## "Je me fixe ici! "

Наши мостовыя или шоссе изъ мѣстнаго дикаря, т. е. известковаго камня уже 5-ть или 6-ть разъ были покрыты новымъ слоемъ щебня въ полъ-аршина толщины, и все это исчезало въ 3 или 4 недѣли послѣ окончанія работъ. Статистики высчитали, что это мощеніе стоитъ городу болѣе 1,000,000 р. сер. Если-бы послѣдовали совѣту бывшаго посломъ въ Константинополѣ графа Строганова, приславшаго графу Ланжерону въ 1818 году пѣлые грузы настоящаго босфорскаго гранита, которымъ вымостили два спуска: Ланжероновскій и Херсонскій, сохранившіе доселѣ свою броню,—и мостили въ прокъ только по 2 улицы въ годъ, то, въ теченіи 40 слишкомъ лѣтъ, весь городъ былъ-бы давно спасенъ отъ грязи и пыли.

Не меньшій матеріальный недугъ Одессы есть скудость пръсной воды. Но не подумайте, чтобы на городской земль не было хорошихъ ея ключей; напротивъ, въ 1849 г. я самъ считалъ

всв наши источники и нашель, что Одесса владвла тогда:

4 настоящими фонтанами; 152 систернами и

1086 колодцами, изъ которыхъ 1/8 на живыхъ, не изсякаемыхъ ключахъ, открытыхъ еще турками. Съ того времени устроено болъе 30 весьма большихъ систернъ, въ томъ числъ общественныя при церквахъ, биржъ и проч.; вода, такъ называемаго Большаго Фонтана, проведена посредствомъ паровыхъ машинъ и трубъ внутрь города, гдъ продается бочками и въ видъ водопоя для скота, въ 5-ти или 6-ти резервуарахъ. И что-же? воды все таки мало; она гораздо дороже, нежели была за 25 льтъ назадъ и втрое хуже. Почетный гражданинъ Ковалевскій, издержавшій 200 или 300 тыс. руб. сер. на свой водопроводъ, продаетъ по 10 коп. сер. бочку (прежде по 6. даже по 5 к.), но во-первыхъ, эта вода весьма посредственнаго вкуса, а для мытья бълья и вовсе не годится; а во-вторыхъ-не можетъ удовлетворить большому требованію жителей. Колодцы наши, почти на всъхъ улицахъ вырытые, еще съ первыхъ дней города, даже на самыхъ возвышенныхъ мѣстахъ, даютъ воду солоноватую, хотя довольно обильную \*). Но въ Одессъ есть урочище, называемое "Водяная Балка"; тамъ въ 1700 годахъ русскіе войска нашли предмѣстья или лучше сказать "кишлы" (хутора, дачи) христіанскія и турецкія, принадлежавшія къ Хаджибейскому зам-

<sup>•)</sup> Около дома, стоявшаго на 21 саж. выше уровня моря, было 8 колодцевъ, но только 3 съ чистою водою.

ку, взятому въ 1789 году. Тамъ, при основаніи нашего города, уцълъло до 100 богатъйшихъ колодцевъ, и съ такою водой, какой только на востокъ знаютъ цъну. Ею прежде довольствовалась вся Одесса и ради ея тамъ образовалось огромное предмъстье Молдаванка \*), жители которой, уже болье полстольтія, въ числь своихъ главныйшихъ заработковъ, считаютъ продажу у колодцевъ или доставку въ городъ этой хрустальной воды. Люди, занимающиеся этимъ промысломъ, самые честные изъ всъхъ одесскихъ чернорабочихъ, и при чрезмърномъ возвышени цънъ на всъ первыя потребности жизни, свой товаръ, т.е. воду продають съ небольшою, или даже ничтожною прибавкой. Но тутъ вышла другая бъда. Улицы у насъ дурно вымощенныя никогда не починяются и оттого не только на предмъстьяхъ, но и въ центръ города, какъ я сказалъ, покрыты бездонною грязью. Бъдные извозчики, которые трудомъ и гибелью скота должны тащить бочки отъ фонтановъ или колодцевъ, зарабатывая едва по 1 рублю сер. въ день, весьма обрадовались, увидя, что Ковалевскій провель свою "машину" въ двъ или три части самаго города. Вмъсто 5-ти верстъ, нужно было дълать только 1/2 версты, и его воду они покупали дешевле сперва по 4 и 5, теперь по 10 к. съ бочки и могли сдълать 5 или 6 концовъ и слъдственно выручать отъ 2-хъ до

<sup>\*)</sup> Въ предмъстъи Молцаванка съ выселкомъ ея Новою Слободкой, болъе 20.000 жителей. На этой балкъ были посажены герцогомъ Ришелье деревья, до сихъ поръ существующія въ основанной имъ и подаренной городу дачъ. (Дюковскій садъ).

3-хъ руб. сер. въ сутки, безъ особеннаго изнуренія своихъ клячь. Зато хозяева большихъ молдаванскихъ колодцевъ потеряли свои значительные доходы, простиравшіеся отъ 200 до 600 р. сер. въ годъ, и хозяйки наши весьма недовольны замѣною прежней ключевой "машинною" водой, считая ее негодною для чаю, а еще болѣе для мойки бѣлья.

Кто провъжаль изъ Одессы въ Кишиневъ по Тираспольской улиць, тотъ не могъ не замвтить на всемъ протяженіи, отъ Черепенникова моста до Таможенной заставы, рядъ огромныхъ колесъ по обвимъ сторонамъ улицы и во всякомъ почти домв. Это остатки турецкихъ колодцевъ, обращенныхъ въ водопои "чигири" посредствомъ коннаго привода. Они и теперь еще даютъ нъкоторый доходъ своимъ хозяевамъ, особенно отъ водопоя скота при фурахъ, провэжихъ чумаковъ и извощиковъ. Внутри города водопой лошадей и коровъ производится на дому привозимою водой или-же, и большею частью, перешелъ къ резервуарамъ Ковалевскаго.

Дурное освъщение горола, до сихъ поръ производимое, весьма скудно, посредствомъ простыхъ масляныхъ и частью спиртовыхъ фонарей, есть тоже настоящій недугъ, не только для жителей, но и для самого общественнаго хозяйства, ибо стоитъ весьма дорого \*); но оно уже прямо зависитъ отъ мъръ правительственнаго хозяйства и мы объ этомъ предметъ не скажемъ ничего. Но

<sup>\*)</sup> Ведро спирта, заготовленнаго для освѣщенія, платится по 4 р. с., деревянное масло пудъ отъ 61/1 до 7 р. с.

самая большая язва матеріальная—это дороговизна: она есть настоящая бользнь нашего города и, слъдственно, предметь самаго ближайшаго изученія. Мы имъ и займемся, для окончанія свода матеріальныхъ недуговъ нашего города.

Дороговизна всъхъ предметовъ жизни, или, лучше сказать, всъхъ предметовъ первой потребности, какъ-то: продовольствія, пом'єщенія, отопленія и прислуги, была почти всегдашнимъ недугомъ Одессы, за исключениемъ небольшаго періода между 1835 и 1847 годами. Въ первыя 15 льть существованія города поселившіеся военные и чиновники, изъ угожденія правительству занимавшие здъсь мъста подъ постройку хлъбныхъ магазиновъ, русскіе и польскіе вельможи: гр. Кушелевъ-Безбородко, князья: Волконскій, Чарторыжскій, Любомірскій, графы: Борхъ, Потоцкіе, Комары, Нарышкины и др., прибывъ въ Одессу на постоянное или временное жительство, предпочитали купить хотя небольшой домикъ, нежели нанимать его по баснословнымъ цвнамъ. Г. Томъ, назначенный австрійскимъ консуломъ въ Одессу, въ одной оффиціальной бумагь 1807 года показалъ, что покупка дома обошлась ему дешевле, чымь двухлытній только наемь быдной квартиры. Правда, что мебель, хорошія стекла въ домахъ и дрова стоили еще дороже, чъмъ квартиры. Одна изъ весьма богатыхъ подольскихъ помѣщицъ, г-жа Урбановская, разсказывала мнъ слъдующій анекдоть. Она прівхала въ 1808 году въ Одессу, желая полюбоваться моремъ, котораго она никогда не видъла и основать хлъбный магазинъ на Почтовой улицъ, гдъ ея мужу былъ отведенъ большой участокъ городской земли, подъ застроеніе. Не скоро ей нашли приличную комнату, и она ожидала въ каретъ, запряженной 8-ю бълыми лошадьми, цугомъ, пока мужъ воротился изъ поисковъ квартиры. Между тъмъ, голодъ началъ ее безпокоить; она имъла съ собою шоколадъ и кофе, варенье и вино, но хлъба не было. Съ трудомъ нашли ей свѣжую булочку, и заплатили за нее 15 к сер., ибо свъжий хлъбъ продавался только у марсельскаго хлъбника, Жирардена, который, послѣ полудня, запиралъ лавку и отправлялся въ клубъ для чтенія газетъ. Чтобы лучше скушать свою булочку съ вареньемъ, она вышла изъ кареты и положила хлъбъ на ступеньки... но увы! голодная собака бросилась на карету и вмигъ схвативъ драгоцѣнные припасы, убъжала. Г-жа Урбановская, 20-лътняя красавица, въ бархатномъ салопъ, бросилась за собакою и, при помощи двухъ матросовъ, догнала ее, отняла свою булочку и събла съ такимъ удовольствіемъ, какого, по ея словамъ, не испытывала многіе годы. Тогда, какъ и теперь, Одесса была завалена пшеницею, но хорошую муку, маримонтскую, везли сюда изъ Варшавы, а хлъбникъ былъ одинъ; греческій - же хлібъ быль еще хуже, чвиъ теперь.

Другой примъръ разсказывалъ мнъ мой отецъ. Въ 1817 г., по случаю весьма богатой торговли, имъвшей сильнъйшее вліяніе на все благосостояніе не только Одессы, но и всей юго-западной Россіи, онъ отправилъ изъ имънія своего и своей жены до 800 четвер. пшеницы; цѣна ея въ Одессъ доходила до 40 р. ассигн., т.е. до 10 руб. сер.,

но доставка ея обходилась на тогдашнія деньги, за 300 верстъ, 12 р. ассигн. Къ счастью, своихъ подводъ набралось довольно, и состди помогли немного, такъ что пшеница была выгодно продана, и отецъ, съ порядочнымъ запасомъ червонцевъ (которыми тогда платили), собирался домой. Но туть пришло такъ называемое un quart d'heure de Rabelais. Въ отвратительной гостинницъ "Старый Клубъ и онъ заплатилъ за одну комнату по 3 р. сер., слугъ за два или три часа службы по 3 р. сер., за объдъ по 2 р. сереб. въ сутки, фактору за коммисію по 3 руб. и т. д., такъ что онъ издерживалъ въ сутки ценность двухъ или трехъ четвертей пшеницы. Другіе платили еще дороже. Въ 1820-хъ годахъ, до поселенія въ окрестностяхъ Одессы болгаръ и усиленія хозяйства въ Бессарабіи, капуста была неизвъстна, соленые огурцы привозились изъ Подоліи, свекла и морковь-моремъ изъ Херсона. Простой народъ дълалъ супъ или похлебку изъ баранины, съ крымскимъ лукомъ или уксусомъ. Вмъсто каши варили мамалыгу, т. е. пудингъ изъ кукурузы. Все-же льто рабочій классь питался маслинами или арбузами съ хлѣбомъ. Зато пили огромное количество молдавскаго (полыннаго) вина, котораго ведро въ раздробь стоило не дороже І р. сер., и водки, отличной и чистой, которую откупъ (принадлежавшій городу) могъ безъ всякой подмѣси продавать по  $2^{1}/_{2}$  р. с. ведро.

Стараніями герцога Ришелье, графа Ланжерона и князя Воронцова, вся городская земля покрылась дачами, городъ наполнился ремесленниками и рабочими, хлъбники составили себъ значительныя

состоянія, начали даже отпускать галеты (т. е. морскіе сухари въ родѣ лепешекъ) цѣлыми грузами за границу. Въ окрестностяхъ населеніе увеличилось; всѣ берега Кучургана, Куяльника и Днѣстра покрылись садами или селеніями съ баштанами. И что-жъ? При усиленіи на 200% городскаго рабочаго населенія, благосостояніе внутренней жизни уменьшилось на 50%, а цѣны жизненныхъ потребностей, упавшія было на 20% и болѣе, поднялись уже на 200 и до 300%. Сравнимъ базарныя цѣны напр. 1827 и 1857 годовъ:

```
1827-1829. 1857-1858.
Хлізбъ простой фунтъ . . — р. І
                          к. — р. 2 к.
  " бълый. . . . . . . — " 4
Фунтъ говядины . . . . . - " 11/2 " - " 5 "
Филе въ 5 фунтовъ. . . . -- " 15
Курица, пара циплятъ . . — , 20
Свъчъ сальныхъ пудъ. . . 4 " —
Овса четв...... 2 " —
Муки пшенич. лучшей пудъ и " —
                          <sub>7</sub> 2
Муки пшеничной средней. — " 60
                          " I " 50 "
Отрубей для коровы пудъ — " 15
Съна возъ . . . . . . . . . . 2 " 50
                          n 9 n -
Дровъ сажень . . . . . 20 " —
                          n 35 n —
Вина франц. прост. ведро 2 " —
Портеру бутылка . . . . — " 30
Квартиры: въ гостинницъ и " 50
                          n 3
          домахъ, въ
   пропорціи . . . . . 100 " — "300 " — "
```

А между тѣмъ, въ 20-хъ годахъ и гостинницъ, и домовъ было меньше, и базаръ снабжался труднѣе, и многіе припасы надобно было привозить издалека по совершенной пустынѣ, окружавшей тогда Одессу,—"quaeque ipse miserrima vidi!"....

Какая была причина столь внезапнаго возвышенія цінь на базарів и въ магазинахъ-увидимъ ниже; замътимъ только, что не смотря на чрезмърное усиление привоза заграничныхъ товаровъ, на ихъ неслыханную дешевизну на фабричныхъ рынкахъ, - цѣны ихъ въ Одессѣ возвышались почти ежегодно и лошли, наконецъ, до размѣровъ, которые изгнали отсюда всъхъ иногороднихъ потребителей, особенно польскихъ помъщиковъ, снабжавшихъ нашъ рынокъ своимъ отличнымъ хлѣбомъ. Чемъ более привозили иностранныхъ товаровъ, чъмъ болъе правительство понижало пошлину или даже отмъняло свое запрещение, тъмъ товары были дороже и несравненно хуже. Правда, это обогатило многихъ отъявленныхъ пройдохъ и контрабандистовъ, но и разорило многихъ честныхъ, но безсильныхъ торговцевъ.

Нѣкоторые объяснительные факты читатели увидять въ слѣдующей главѣ, которую берусь начертать несмѣлою рукой, слѣдуя единственно чувству уваженія къ правдѣ и тому обществу, среди котораго живу уже тридцать лѣтъ, и, можетъ быть, сложу свои кости въ могилу, похитившую уже двухъ изъ моихъ дѣтей.

#### II.

Причинами неурядицы, дороговизны и усиливающагося моральнаго разрушенія были многіе невещественные недуги, изученіе которыхъ было бы весьма полезно даже для самой администраціи города. Мы ръшаемся сдълать первый опытъ этого изученія, но считаемъ необходимымъ сдълать небольшое вступленіе.

Всъмъ хорошимъ врачамъ извъстно, что чъмъ сильнъе организовано тъло, тъмъ сильнъе поражаетъ его болъзнь; матеріальная-же язва легче излечима при благоразумной подачъ помощи. Объ Одессъ можно сказатъ то-же. Мы увърены, что Одесса съ первыхъ дней своихъ была составлена изъ сильныхъ органическихъ элементовъ и могла-бы развить ихъ далеко, еслибъ тому не воспротивились нъкоторыя обстоятельства...

Одесса не имъла младенчества. Основанная людьми энергическими, подъ страхомъ благоразумной военной силы; устроенная мужемъ совъта и чести—Ришелье, она съ первыхъ дней направлена была по прямому пути къ благосостоянію и матеріальному развитію, хотя и духовныя цъли не были забыты, но ихъ развитіе происходило медленно, а когда данъ былъ толчекъ настоящему образованію, оно могло дъйствовать только на немногихъ, ибо происходило отъ иностранцевъ и, что всего замъчательнъе, отъ чужезем-

наго духовенства. Къ тому-же Одесса была основана и развивалась въ эпоху величайшихъ смутъ въ Европѣ, порожденныхъ французскою революціей, войнами Наполеона,—и доблестный начальникъ этого города, зная элементы, изъ какихъ составилась община, ему ввѣренная, употреблялъ всѣ усилія, чтобы она избѣгала всякаго вліянія извнѣ, моральнаго и политическаго, а потому давалъ ей всегда чисто матерьяльное, свойственное и самой мѣстности, направленіе, именно къ торговымъ и другимъ промышленнымъ предпріятіямъ.

Благодаря весьма благопріятнымъ обстоятельствамъ, это влечение увънчалось, и очень скоро, удачей, такъ что въ эпоху всеобщаго мира (1815— 1817 г.) Одесса была уже настоящимъ городомъ, устроеннымъ по возможности внутри и имъвшимъ свою собственную торговлю продуктами земли Новороссіи, и была не лишена высокихъ понятій о любви къ отечеству, привязанности къ своимъ монархамъ и мъстнымъ интересамъ, чему давала доказательства, жертвуя большія суммы, въ 1807 и 1812 годахъ на устройство защиты государства, въ 1812 - 1813 гг. - при всеобщихъ бъдствіяхъ отъ чумы, а на другомъ поприщъ жертвуя значительныя деньги на устройство мужскихъ и женскихъ училищъ, постройку церквей, госпиталей и богалъленъ.

Знаменитые торговые періоды 1809—1817 гг. хотя и сопровождались нѣсколькими годами застоя, а послѣ—бѣдствіями турецкой войны 1827—1830 гг.,—указали окрѣпшей уже Одессѣ ея прямое назначеніе — быть значительнѣйшимъ торго-

вымъ рынкомъ хлѣбныхъ товаровъ, а впослѣдствіи шерсти и маслобойныхъ свиянъ, не говоря уже о торговлю скотомъ. Тогда торговля этими продуктами поглотила все вниманіе жителей. И въ самомъ дълъ, въ течение 60-ти-лътняго своего существованія, за исключеніемъ весьма небольшой группы чиновниковъ и учителей (и то съ нъкоторыми еще въ ихъ сословіи исключеніями), всъ вообще слои общества-помъщики, дворяне, купцы, колонисты, евреи, поселяне, даже иностранцы встхъ званій сдтлались двигателями или участниками хльбной торговли. Изъ исторіи Одессы мы знаемъ, что первыми купцами основаннаго де-Рибасомъ города были дворяне высшаго класса: графы: Протъ, Северинъ и Потоцкіе, помѣщики: Липковскій, Урбановскій, Гр. Подосскій, Ярошинскій, баронъ Безнеръ, графъ Моцениго, полковникъ Кесъ-Оглу, мајоръ Панголо и др. За ними уже последовали иностранцы: итальянцы, греки, славяне задунайскіе и, наконецъ. французы, указавшіе настоящія формы и пріемы европейской торговли. Такими были сперва Фурнье и Жомъ, послѣ Антуанъ (изъ Херсона), д'Епене, наконецъ, Сикаръ, Рено и нъсколько марсельскихъ мелкихъ промышленниковъ, большею частью ремесленниковъ и овцеводовъ.

Русское духовенство въ 1790 годахъ не только въ такой отдаленной провинціи, какъ Новороссія, но и въ центръ Имперіи, не имъло лишнихъ представителей науки и хотя отличалось чистотою нравовъ, домашнею жизнью безъ упрека со стороны паствы, но не могло имъть никакого нравственнаго вліянія на образованіе, въ

которомъ и не участвовало. Митрополитъ, къ каеедрѣ котораго принадлежала и Одесса, былъ грекъ, а его преемники жили въ Екатеринославѣ, Новоміргородѣ или Кишиневѣ. Приходскія училища содержали греки, іезуиты прихода католической церкви, евреи и, что всего страннѣе, раскольники, переселившіеся изъ Елисаветграда и Кременчуга.

Кромъ того, начальство города, отъ губернатора до городскаго головы, состояло большею частью изъ иностранцевъ. Губернаторы были: де-Рибасъ, герцогъ Ришелье, графъ Ланжеронъ; коменданть англичанинъ Кобле, предсъдатель коммерческаго суда графъ де-Сенъ-При, пэръ Францій; инженеры: Де-Воланъ, Ферстеръ, Кругъ, Фонъ-деръ-Флиссъ, городскіе головы: Кесъ-Оглу, Дестунисъ, Кафеджи, Велизарій; начальникъ карантина Россетъ, директоръ училищъ сперва де-Вольсей, а послъ Минутъ, Флуки; наконецъ, знаменитый педагогъ-аббатъ Николь. Женскія учебныя заведенія, основанныя итальянкою Поцци, устроены француженками: графинею де Фонтене и де-Майе. Первый журналъ издавался по французски Даваллономъ; первый театръ, правда, былъ русскій, но при участій небольшой итальянской оперы. Наконецъ, архитекторы были: Фраполи, Боффо, Торичелли.

Русское торговое общество было весьма многочисленно, но, подобно всему русскому купечеству Имперіи, не смотря на хорошій примѣръ, данный ихъ сотрудниками-чужеземцами, не развило ни своей собственной торговли, ни своего отечественнаго образованія. Но что оно съ пер-

выхъ дней имъло желаніе и понимало нужду въ практическомъ образованіи, можете судить по приговору, сдъланному одесскимъ городскимъ обществомъ въ 1816 году. Собранное купечество, преимущественно русское, опредъливъ изъ городскихъ доходовъ по 6,500 р. асс. на Коммерческую гимназію и 5,000 р. асс. на "дъвичье" народное училище, просило "о введеніи въ гимназіи навигаціоннаго класса, какъ такой науки, которая, по положенію города и занятіямъ жителей, наиболье ему полезна".

Итакъ, съ первыхъ шаговъ на поприщѣ гражданственности одесскіе жители получили чисто матеріальное, т. е. промышленное направленіе, и оно, постепенно развиваясь, перешло уже границы потребностей и поглотило въ массѣ всѣ другія влеченія. Хотя природный одессить русскій или католикъ, христіанинъ или еврей уважаетъ церковь, любитъ творить милостыню, но если торговля будетъ дъятельна, погрузка хлъба обильна, смъло можно сказать, что онъ не пойдетъ ни къ объднъ, ни къ вечернъ, не взглянетъ даже на нищаго, не поговорить съ пріятелемъ, не поцълуетъ жены, не приласкаетъ дътей. Многіе купцы мит сознавались, что все льто, когда они со всвиъ семействомъ жили на дачахъ, они объдали въ гнустномъ трактиръ, чтобы не опоздать съ письмами или отправлениемъ судовъ, часто не зная, что вдять и пьють, лишь-бы скорве и дешевле. Вечеръ-же они никогда не проводятъ дома, а въ казино, гдъ нътъ другой бесъды, кромъ торговой. Въ низшихъ слояхъ то-же самое: прикащики бъгутъ домой или по трактирамъ, за-

кусять какъ-нибудь и спішать опять въ конторы; вечеромъ семейная жизнь ихъ не привлекаетъ, ибо они сидять опять за работой, другіе-гдьнибудь въ кофейнъ, изръдка въ театръ, и то по особому случаю. Наконецъ, самые низшіе слоимагазинщики, укладчики товаровъ и проч. по цълымъ мъсяцамъ не видятъ семействъ, боясь оставить магазины или гавань. Если кому-нибудь изъ насъ, непричастному торговлъ смертному, случалось тогда бывать въ обществъ выъстъ съ главами или членами настоящаго торговаго сословія, то ихъ легко было узнать по непривычкъ къ фраку, по нетронутымъ бълымъ перчаткамъ, дурно причесанной или вовсе не чесанной и всегда по полуплешивой головъ, по робкому взгляду и разговору, привыкшему говорить съ маклерами, факторами и такими-же, какъ и сами, торговыми искустниками, ибо всякая серьезная сдълка есть цълая дипломатическая баталія. Такіе люди-весьма умный и способный народъ, даже не чуждый образованія, часто знають многіе иностранные языки, читаютъ газеты, бывали за границей, -- но безплодны для общественнаго моральнаго развитія... Всякая торговая фирма, конторач, какъ ихъ называетъ здъсь простонародье, - съ своею семьею это-уединенный средневъковый замокъ нъмецкихъ или французскихъ бароновъ, куда нътъ входа никому, кромъ приглашенныхъ или идущихъ за дъломъ профановъ. Съ чужимъ человъкомъ говорятъ они стоя, наскоро, не глядя въ глаза и ствсняясь всякимъ постороннимъ предметомъ. Въ комнату, кофейню, на биржу входять они, не снимая шляпы, не кланяются. За 25 лътъ назадъ

ни одинъ прівэжій въ Одессу не проникаль въ этоть замкнутый кругь итальянцевь, грековъ или евреевь-негоціантовь, а въ Таганрогь, Маріуполь и Бердянскъ это отчужденіе сохраняется досель и будеть сохраняться еще цълое стольтіе. Русское купечество, не перенявшее отъ иностранцевъ ничего полезнаго, тоже воспитало свои семейства на восточный ладъ, и одинъ, лучшій изъ нихъ, только посль 30-ти-льтняго супружества, ръшился на званомъ объдь посадить жену и дочерей за одинъ столь съ гостями мужскаго пола.

Но если такое меркантильное образование сдълало большую и самую умную часть одесскаго общества-почти чуждою другъ другу, зато таже торговля и неминуемыя заграничныя сношенія съ болъе образованными людьми, познакомили его съ выгодами жизни, съ роскошью и корыстью западной Европы. Одесскіе жители, съ первыхъ дней, отъ столкновенія съ заграничными судами и людьми и естественнымъ подвозомъ чужеземныхъ товаровъ, т. е. предметовъ потребленія, познакомились съ припасами и мануфактурными издъліями, которыя въ другихъ, болье удаленныхъ отъ моря областяхъ и городахъ Имперіи были еще долго неизвъстны. Такъ, не говоря уже о морской рыбъ и плодахъ юга: арбузахъ и дыняхъ, которые они нашли въ изобили у самыхъ своихъ хижинъ, или землянокъ, -- всякое пришедшее изъ заграницы судно знакомило ихъ съ маслинами, апельсинами, перцомъ, даже рисомъ и кофе, къ которому здъшніе жители питали особое пристрастіе, пока чайные трактиры (съ при-

бавкою водки) не отвлекли ихъ отъ этого напитка. Мы уже не говоримъ о туземномъ (бессарабскомъ) и молдавскомъ виноградномъ винъ, которое продавалось отъ 75 к. до І р. сер. ведро, т. е. втрое дешевле самаго простаго хлъбнаго вина въ кабакахъ. Съ основаніемъ Одессы явились здѣсь фабрики макаронъ и галетовъ, т. е. пшеничныхъ сухарей въ видъ лепешекъ; макароны здъсь долго замъняли кашу, вовсе не извъстную на югъ, и перешли даже на русскіе военные корабли. Съ открытіемъ отпуска, явился привозъ иностранныхъ тканей, особенно ситцевъ и суконъ, несравненно дешевле и крвпче въ цвътахъ, чъмъ отечественныя произведенія, привозимыя съ ярмарокъ въ первую четверть XIX стольтія. Ко всьмъ этимъ предметамъ роскоши, здъшніе слуги и рабочіе (не говоря уже о высшихъ слояхъ трудящихся людей), скоро привыкли, а мясо и превосходная баранина столь рѣдкія на средней полосъ Имперіи, были неимовърно дешевы, отъ 50 до 60 к. сер. за пудъ.

Но чтобы наслаждаться всёми такими благами жизни, надобно имёть деньги и, довольно значительныя, и сказать правду, одесскіе служители торговли или семействъ, мужчины или женщины, легко и въ большомъ изобиліи добывали себё деньги, по избытку требованій на работу и по совершенному недостатку людей для ея исполненія. Купецъ, которому нужно было погрузить два или три судна вдругъ, платилъ за работу вдвое и втрое больше, чёмъ грузившій одно, или только подготовлявшій товаръ къ погрузкѣ. Не смотря на значительный и годъ отъ году усиливавшійся наплывъ рабочихъ, эта

конкуренція продолжается и теперь. Бывали годы, какъ напр. 1817, 1847 и 1853—1854, когда извозчику платили артельщики по 6 р. серебр. въ сутки, когда подсъвальщику давали по 3 руб., а бабъ, увязывавшей мъшки, по 1 р. 20 к. сер. въ сутки! Какъ люди, могущие заработать отъ 40 до 180 р. сер. въ мъсяцъ, будутъ думать о будущемъ, объ экономіи, о хозяйствъ! Какъ они станутъ служить въ скромномъ семействъ чиновника или учителя отъ 60 или 70 р. сер. въ годъ! А трактиры, кофейни, клубы, конторы и легко богатъвшіе заъзжіе негоціанты? Тамъ слуга, хотя и получаетъ видимаго жалованья не много, но зарабатываетъ втрое и даже вдесятеро отъ картъ, обмана гостей и хозяина, отъ разныхъ тайныхъ порученій, отъ довърія, наконецъ, когда новый гость Одессы имъетъ нужду въ ловкомъ и смышленномъ слугъ, для изучения мъстности и жителей... Отсюда мы знаемъ десятки артельщиковъ, слугъ, магазинеровъ, мелкихъ портныхъ, даже маклеровъ, которые нажили и прожили по два и по три состоянія, оставивъ дътямъ порядочное движимое и недвижимое имущество, въ то самое время, когда высшія сословія: начальники города, чиновники, учителя, даже нъкоторые негоціанты -остались сами и ихъ дъти столь-же бъдными. какъ и вначалъ своего поприща. Если-бы не дружныя усилія откупа, трактировъ и картъ, всв наши мъщане были-бы богаты; но увы! противъ столь грозныхъ витязей они устоять не могли... Тотъ-же самый извозчикъ, который заработалъ 500 или 600 р. сер. въ теченіе льтней погрузки хльба, къ зимь, а тымь болье къ веснь, оставался безъ хлъба и рубашки, и самъ и дъти и жена требовали помощи отъ благотворительныхъ заведеній, или отъ модныхъ баловъ, спектаклей и выставокъ "съ благотворительною цълью". Также часто, мелкій портной, торгашъ или маклеръ, который скопиль въ 5 или 6-ть торговыхъ компаній порядочный капиталець, пустившись въ банковыя и биржевыя заграничныя спекуляци, составляеть себь или дътямь имя настоящаго банкрота или обобранной овечки... Излишняя прибыль отъ заработной платы, роскошь жизни, чадъ дъятельности и разгула породили требование новыхъ и новыхъ рабочихъ силъ, и цълыя тысячи поселянъ, съ билетами и безъ билетовъ, стекаются въ нашъ городъ со всъхъ концовъ Россіи, и, вкусивъ одесскихъ наслажденій, не возвращаются вспять. Вотъ новая язва-бродяжничество, и его послъдствія: привычка къ обману, скрытность и взаимное недовъріе.

Бродяжничество въ началахъ своихъ безвредное, — ибо свойственно русскому человъку, — въ приложеніи къ практикъ сдълалось причиною многихъ и многихъ преступленій. Противъ него никакія полицейскія мъры не были довольно сильны, и только полная свобода передвиженій, съ законными паспортами, гдъ будетъ обозначено, кому, гдъ и сколько должно уплатить оброка помъщику или общинъ, — можетъ его прекратить или сдълаться началомъ прочной и полезной для Имперіи колонизаціи.

Изъ всего вышесказаннаго легко видъть, какіе главнъйшіе моральные недуги явились въ нашихъ слояхъ общества и сильно гнетутъ высшіе, противъ нихъ безсильные. Эти недуги суть слъдующіе:

- 1) Бродяжничество.
- 2) Отсутствіе религіознаго образованія.
- 3) Излишество заработной платы.
- 4) Трудность надзора за низшими слоями промышленнаго класса.
- Роскошь и дороговизна всѣхъ предметовъ жизни.

Мы раздѣлимъ окончательный разборъ нашъ на двѣ категоріи: на недуги моральные и вещественные, и еще разъ обращаемся къ нимъ.

Главною причиною разврата, строптивости, неточности и неуваженія ко всему, кромѣ богатства нашихъ слугъ и рабочихъ, было и долго еще будетъ отсутствіе религіознаго образованія и, наконецъ, всякой дисциплины.

Отсутствіе религіознаго образованія, по истинъ, велико: покойный Димитрій, архіепископъ кишиневскій, которому подчинены были одесскія церкви до 1838 г., былъ увъренъ (какъ онъ говорилъ мнѣ не разъ), что 1/8 одесскихъ семействъ не была освящена бракомъ, что подтвердилъ и преосвященный Гавріилъ, говоря, что духовенство только предостережениемъ за наслъдование недвижимымъ имуществомъ детей, въ такомъ союзе прижитыхъ, могло убъдить простой народъ къ строгому исполненію таинства брака. Значить, что и въ этомъ случав большинство поступало подъ вліяніемъ матеріальныхъ угрозъ... Мы вполнѣ увѣрены, что за исключениемъ тъхъ немногихъ мъщанъ и купцовъ, которые учились въ какомъ нибудь училищъ, а число ихъ весьма не велико, всъ прочіе

не имъютъ ни малъйшаго понятія о предметахъ въры православной и не знаютъ даже молитвъ. Отъ того съ гтакою злобою, или лучше сказать, презрѣніемъ, смотрятъ на насъ всѣ секты раскольниковъ! Въ 1820-хъ годахъ еще, я помню хорошо, кромъ великопостныхъ дней, всъ церкви были пусты, за исключениемъ старообрядческихъ, особенно Успенской, которая никогда не помъщала и половины своихъ прихожанъ. Основание особой архіерейской канедры въОдессь, тщательное преподаваніе религіи въ "лицев" архимандритомъ Порфиріемъ, а въ училищахъ священниками: Павловскимъ, Знаменскимъ, Соколовымъ и др., имъли сильнъйшее вліяніе на развитіе высокихъ чувствъ религіи въ высшемъ классъ, но отъ этого нкчего не перешло въ низшіе, особенно рабочіе классы. Всякій слуга, всякій чернорабочій также охотно обманетъ своего духовнаго отца, какъ и родныхъ: брата, мать, не только своего господина.

Кромѣ того, скудость религіознаго и слѣдственно всякаго нравственнаго чувства совпадаетъ, во-первыхъ, съ бродяжничествомъ, во-вторыхъ—излишествомъ и легкостью заработка. Изъ 50 или 60 т. одесскихъ мѣщанъ, если положить половину отъ естественной прибыли населенія въ теченіе полстольтія: рожденія, приписки вольноотпущенныхъ евреевъ и иностранцевъ, — другая половина, нѣтъ сомнѣнія, произошла изъ бродягъ всякаго податнаго сословія, зашедшихъ сюда сперва на заработки по билетамъ и уже оставшихся навсегда, и просто бѣжавшихъ отъ помѣщиковъ и сельскихъ обществъ. Чтобы остаться на постоянномъ здѣсь жительствѣ, или приписаться", какъ

выражаются эти люди, надобно было тайнымъ образомъ войти въ составъ уже существующихъ мѣщанскихъ семействъ, а потому ихъ приписывали на мѣсто умершихъ или бѣжавшихъ за-границу отцовъ или дѣтей. Слѣдственно, съ перваго своего шагу, т.-е. со вступленія въ одесскую общину, уже многія сотни, а послѣ и цѣлыя тысячи совершали два преступленія: бѣжали отъ своихъ семействъ и общинъ и подъ ложными именами добывали законное жительство. Такіе люди не могли вступать законно въ супружескій союзъ, ибо духовенство требовало письменнаго удостовѣренія: кто именно и изъ какого сословія приступаетъ къ таинству, не женатъ-ли въ другомъ мѣстѣ, не состоитъ ли въ родствѣ и проч.

Наконецъ, мало-по-малу въ теченіе бо-тилътняго своего существованія большая масса населенія податныхъ сословій, укръпленная съ ихъ потомками нъсколькими народными переписями съ 1794 по 1858 г. сдълалась уже настоящею одесскою городскою общиною. Что именно на это бродяжничество имъло вліяніе? Что ихъ влекло и влечетъ постоянно въ этотъ городъ? — богатство заработка.

Мы уже сказали, какая непомврная плата выдавалась рабочимъ не только въ годы особой торговой двятельности 1817 — 1839, 1847, 1853 — 1854, но и въ обыкновенное время. Заработки эти не только вполнъ обезпечивали семейное существованіе простолюдиновъ, но могли и обогатить ихъ при воздержности и бережливости. Сравнимъ, напр., бытъ простаго человъка: домашнюю прислугу,

подсѣвальщиковъ хлѣба, лодочника, извозчика съ горькою долею чиновника или учителя гимназіи.

Лакей или кучеръ получають отъ 5 до 20 р. въ мѣсяцъ, или отъ 60 до 240 р. въ годъ. Кромѣ того квартиру, столъ, отопленіе, освѣщеніе и пр., что вмѣстѣ составить еще по 5 руб. въ мѣсяцъ, или 60 руб. въ годъ. Всего отъ 120 до 300 рублей.

Подсввальщики получаютъ не менве 2 р. сер. въ сутки; отчисливъ праздники и воскресенья, которые они не всегда сохраняютъ, или не болье 180 дней, будетъ всего 360 р. сер. Но они часто получаютъ отъ 3 до 6 р. въ сутки.

Извозчики получаютъ не менѣе 10 р. с. въ мѣсяцъ, пищу и уголокъ не хуже писца полиціи или земскаго суда, итого 180 р. Но часто болѣе 250 р. въ годъ.

Лодочникъ еще на 20 -30 руб. болъе извозчика.

Среднимъ числомъ плата заработная лакея, кучера, лодочника, подсъвальщика простирается отъ 120 до 750 р. сер. въ годъ, при самыхъ умъренныхъ нуждахъ въ внышнихъ предметахъ, какъ то: платъъ, бълъъ и т. п.

Многіе чиновники полиціи, увзднаго суда, магистрата, консисторіи, даже высшихъ начальствъ, какъ-то: градоначальника, генералъ-губернатора, получаютъ отъ 36 до 180 р. сер. въ годъ. Учителя низшаго разряда получаютъ не болъе 200 или 250 руб., а развъ труды ихъ легче, а нужды ихъ тъже, что простаго поденьщика, и развъ въ началъ своего поприща они должны имъть тоже приготовленіе, что поденьщики?...

Отъ того всякій слуга, всякій извозчикъ, всякій чернорабочій, ни во что ставять свои условія, когда видять впереди выгоду. Условившись служить въ дом'в погодно, или пом'всячно, лакей черезъ 2 или 3 недвли явится къ хозяину и хладнокровно скажеть: "Я нашель мъсто получше и чрезъ 2 часа иду отъ васъ", - и хозяинъ долженъ покорно выслущать и исполнить волю своего служителя! Но не только лакей или кучеръ, но кухарка, не дождавшись даже, чтобы объдъ былъ изготовленъ и поданъ, кормилица не смотря на крикъ бъднаго малютки и слезы матери, бросаютъ самыя почтенныя и щедрыя для нихъ семейства, бъгутъ въ хлъбные магазины для того, чтобы увязывать мышки, сидыть на улицахъ и подбирать изъ нарочно проръзанныхъ мъшковъ падающій хлібь; идуть на шерстомойни и проч. Ихъ манитъ къ себъ скорая прибыль, вмъстъ съ разгульною жизнью въ кабакахъ и трактирахъ. Еще болье развращають слугь клубы, казино, кофейни, трактиры и дома, гдв происходить большая картежная, хотя и такъ называемая "коммерческая игра". Слуга въ этихъ домахъ и заведеніяхъ получаетъ весьма небольшое жалованье, а иногда и вовсе безъ жалованія, но получаетъ отъ I'/, до 2 руб. сереб. за одну игру картъ. Есть дома, гдъ розыгрываютъ 3, 4 до 5 игръ, это составляетъ отъ  $4^{1}/_{2}$  до 10 р. сер. въ одинъ вечеръ, отчисливъ половину гостепримному хозяину и на уплату за карты, останется доходу 50-тъ, а иногда и до 100 р. въ мѣсяцъ слугѣ или слугамъ, не считая кормовъ и постороннихъ доходовъ, какъ-то займа денегъ, "à la petite semaine" и проч.

Какимъ-же образомъ такой слуга можетъ остаться на службъ у чиновника и учителя, даже могущаго платить по б рублей серебр. въ мъсяцъ? Одинъ изъ русскихъ начальниковъ, вельможа по роду и сердцу, спросилъ однажды, какое жалованье получаетъ эдъсь мелкій чиновникъ? Ему отвъчали, что даже у генералъ-губернатора, т. е. въ самой высокой канцеляріи, 50 чиновниковъ получають отъ 10 до 20 р. сер. въмъсяцъ, что 50 чиновниковъ, дъйствующихъ въ управленіи царскаго намъстника, въ южной Россіи, имъющей 3.800.000 жителей, получають ровно половину содержанія лакеевъ того-же намъстника. Какъ удивляться послѣ того, что у него чиновники настоящіе нищіе, - а въ другихъ въдомствахъ олицетворенныя лица изъ "Очерковъ" Щедрина.

Вотъ еще нѣсколько цифръ по этому предмету: каменщики и плотники получаютъ въ Одессѣ отъ 80 к. до 1 р. 50 к. въ сутки. Солдатъ, снимающій мѣшки съ возовъ, зарабатываетъ иногда до 2 р. с. въ день, а простая поденная плата возвысилась отъ 70 коп. мѣдью до 75 коп. с. въ сутки. Во время уборки хлѣба или сѣнокоса рабочая плата косца или жнеца достигаетъ до 1 р. сер. въ сутки при готовой пищѣ и 3-хъ чаркахъ водки. Женщина получаетъ въ городѣ до 50 к., въ полѣ до 40 к. сер. въ день, теплую пищу и водку на равнѣ съ мужчинами.

Естественно, при дороговизнъ заработной платы и обиліи денегъ въ промышленныхъ классахъ всъ предметы жизни дорожаютъ, ибо самые мелкіе торговцы, зная биржевыя цъны, размъръ погрузки и выгрузки товаровъ, тран-

спортную плату и проч., согласно съ тъмъ назначаютъ и свои цъны. Отъ того Одесса есть настоящее Эльдорадо для ростовшиковъ, торгующихъ деньгами и кредитомъ, для мелкихъ промышленниковъ и рабочаго класса, а настоящимъ адомъ для скромныхъ и честныхъ жителей, чиновниковъ, отставныхъ офицеровъ и всякаго рода вдовъ и сиротъ.

Нътъ сомнънія, что при болье энергической дъятельности полиціи, особенно наружной (то, что въ Европъ называется édilité) многое былобы исправлено или измънено, но для того нужно правительству образовать сперва особый классъ такихъ полицейскихъ чиновниковъ, вполнъ обезпеченныхъ, знающихъ законы, государственныя нужды и требованія. Но это утопія, отъ которой мы еще весьма, весьма далеки...

Мы указали всв, по возможности, тяжкіе недуги нашего прекраснаго города, богатаго внутренними силами и обогащающаго Имперію торговлею, откупомъ и разными промыслами, --а, слъдственно, достойнаго теплыхъ попеченій высшей власти. Но Одесса имъетъ многія и весьма многія достоинства, о которыхъ уже говорили другіе и о которыхъ поговорить придется еще много разъ.

## HH.

#### Одесское общество

въ періодъ своихъ "Черныхъ дней"

1812 — 1819 гг.

(Писано въ 70-хъ годахъ).

Многіе, даже серьезные читатели періодической литературы, недовольствуются теперь историческимъ изложеніемъ какого-нибудь, даже весьма важнаго событія, а требують еще внутренняго его значенія: спрашивають: каково было въ то время или что дѣлало само обществосреда событія. Легко сказать, легко задать вопросъ; но какъ трудно его исполнить. Постоянные и случайные корреспонденты, излагавшіе мировыя событія въ родъ крымской или франко-германской войны, намъ современные, русскіе и иностранные корреспонденты газетъ, сопутствовавшіе русской арміи за Дунаемъ и за Балканами, избаловали такъ читающую публику, что она не можетъ вообразить ни войны, ни мира, ни конгреса, ни даже заразы, безъ повъствованія: что дълали въ это время всякій изъ насъ, не только главные двигатели событій. Вотъ и отъ насъ "худъйшаго" изъ лътописцевъ требуетъ печать, чтобы мы въ качествъ личныхъ свидътелей двухъ періодовъ "Черныхъ дней Одессы", разсказали, хотя вкратцѣ, что происходило тогда внутри страдавшаго города ("Citta dolenta") но внѣ оффиціальныхъ сферъ и властей. Желая хотя въ части исполнить столь справедливое желаніе читателей, мы предлагаемъ здѣсь отрывокъ изъ записокъ современника чумы 1812 года.

"Моя сестра—сказано въ упомянутыхъ запискахъ, - поселившаяся въ Одессъ, съ первыхъ дней ея развитія, вызвала меня въ этотъ городъ для покупокъ различныхъ предметовъ роскоши, входившихъ тогда во всеобщее употребленіе, и которыхъ мы, деревенскіе жители, даже не богатые, могли добывать въ Олессъ по весьма дешевымъ ценамъ, а главное, въ обменъ на пшеницу, которую у насъ на расхватъ покупали греки и итальянцы. Мои покупки: сахаръ, кофе, апельсины и лимоны, прованское масло, вина, а также перчатки, платья и прочее, куплены были весьма скоро и отправлены въ деревню. Пшеница сдана почти не мъренная, и я остался еще погостить въ городъ, чтобы полюбоваться моремъ, послушать итальянскую оперу, только что устроенную, и, правду сказать, покушать вина и никогда прежде не виданныхъ устрицъ.

Такъ прошелъ весь іюль мѣсяцъ, а въ началѣ августа я уже собирался во свояси, но одесскія удовольствія и особенно морскія купанія постоянно меня задерживали. 4-го или 5-го августа, не помню, мы были съ сестрою и нѣсколькими знакомыми на приморскихъ хуторахъ, т. е. простомъ обрывѣ, живописно склонявшемся къ морю, но

сохранившемъ еще кустарники и деревья отъ истребленія ихъ турками и нашими солдатами. \*) Тамъ мы пили чай и шоколадъ, вли холодную дичь и мороженное, не говоря уже о стаканахъ весьма хорошаго и тогда дешеваго \*\*) французскаго вина и уже собирались танцовать на травъ подъ звуки флейты одного изъ нашихъ гостей, когда къ нему прибъжалъ запыхавшись какой-то матросъ итальянецъ и, отведши его въ сторону, что-то шепнулъ, съ прибавкою обычныхъ гримасъ и жестовъ. Нашъ гость ужасно побледнель, и на скоро простившись, стремглавъ пустился по тропинкъ на гору, гдъ ожидали насъ кой-какіе экипажи. "Что такое", — спросили мы у матроса. "Va male signori", — отвъчалъ итальянецъ, — va male malaria! " — повторилъ онъ и убъжалъ. Это извъстіе, для меня непонятное, но многимъ изъ гостей хорошо знакомое, всполошило всъхъ и мы ръшились ъхать поскоръе въ городъ, чтобы узнать истину. Сестра въ дорогъ сказала мнъ: върно опять въ городъ чума, но ты не бойся, ее изъ карантина не выпустятъ. Еще не зналъ я всего могущества слова "чума" и не видалъ страха, наводимаго имъ. Но лишь только переступилъ я за черту городскую и очутился на большихъ улицахъ, то уже замътилъ, что върно

<sup>\*)</sup> На скать этого берега и въ ближайшей долинкъ основана была впослъдствіи бывшимъ консуломъ французской республики Рено (Baron Renaud), прекрасная дача, памятная для Одессы пребываніемъ въ ней въ 1827 году Царской семьи.

<sup>\*\*)</sup> Бордо стоило 30 к., а шампанское 1 руб. 20 копбутылка.

что-то необыкновенное происходить въ городъ, ибо и городъ, какъ лицо человъческое, имъетъ свою наружную физіономію. Многія повозки, жидовскія брички и экипажи, наскоро нагруженныя, спешили къ заставамъ по разнымъ направленіямъ. Полицейскіе, тогда весьма малочисленные, скакали верхами, какъ полуумные, разгоняли нещадно народъ, толпящійся на улицахъ и заставляли хозяевъ запирать всѣ дома. Ограда Соборной церкви была заперта \*), -- явленіе, признаюсь, досель невиданное въ Олессъ. Когда я дошелъ до театра, то замѣтилъ, что самъ комендантъ разставляль часовыхь по улицамь, какь будто непріятель быль у вороть нашихь; въ домв-же герцога Ришелье, какъ видно, было большое собраніе, ибо много экипажей и много народа стояло у подъвзда. Не смотря на всеобщее любопытство и невольное желаніе узнать скорѣе о происшедшемъ, народъ, однако жъ, стоялъ молча, не толкался, и всякій разговариваль съ недовърчивостью и въ приличномъ отдалении другъ отъ друга. Вдругъ поднялось зарево на небъ и клубы дыму извъстили о пожаръ; но ни звонъ колоколовъ, ни барабанный грохотъ, не подняли тревоги. Чудное дело: чернь, даже оставшаяся кой-где на улицахъ, хладнокровно глядъла на пламя пожара. Обо всемъ, кромъ чумы, никто не думалъ и не говорилъ. Ночь пришла свътлая тихая, на всемъ пространствъ Одессы, никто не помышлялъ о покоѣ.

<sup>\*)</sup> До 50-хъ годовъ Соборная площадь была обнесена деревянною оградою. *Прим. ред.* 

"Всю эту ночь мы занимались приготовленіями, какъ-бы оградить себя отъ бъдствія. Домъ моей сестры былъ среди города. Со слезами на глазахъ простились со мною наши добрые знакомые, чрезъ высмоленную перчатку пожали мы имъ на прощанье руки и заперли домъ для всъхъ. Наше жилище превратилось въ строжайшій карантинъ, только сестра жила въ комнатахъ, слуги въ отдъльномъ флигель готовили пищу, мы сами одъвались и убирали въ комнатахъ. Обои, ковры, занавъси, столовое бълье были окурены тщательно и спрятаны. Сестра сшила мнв клеенчатый плащь и нарукавье. Еще не видавши всего ужаса заразы, я предчувствовалъ всю тягость предстоявшаго мнв и всвых одесситамъ поприща. О, сколько въ эту минуту проклиналъ я и торговлю, и южное небо, и портъ, такъ близкій къ Цареграду, и всю приманку золота, и выгодной жизни!...

"Среди приготовленій и безпокойствъ быстро промчалась ночь, и солнце съ неимовѣрнымъ блескомъ освѣтило траурную Одессу. Съ какою завистью глядѣла бѣдная сестра моя на дальніе холмы тамъ за лиманами и мечтала о зеленыхъ рощахъ Украйны, гдѣ мы недавно такъ мирно веселились, гдѣ о чумѣ говорятъ только въ сказкахъ Въ б часовъ утра колокольный звонъ на Соборной башнѣ пробудилъ наше вниманіе. Одинъ изъ гражданъ, одѣтый въ высмоленное платье, съ жестянною медалью на груди, постучалъ въ мои ворота и спросилъ: "Что, вы живы еще?" Я открылъ окно и взялъ въ руки платокъ, вымоченный въ уксусѣ. — Что угодно, почтеннѣйшій? —

"Дюкъ васъ назначилъ коммиссаромъ надъ однимъ участкомъ города и проситъ васъ скорѣе пожаловать въ собраніе".

Удивляло меня и это порученіе и "собраніе" въ такую печальную минуту, но долгъ меня звалъ туда: повторяю, что мои родные всѣмъ были обязаны Одессѣ, и я радовался, что могъ быть ей полезенъ.

Герцогъ, чиновники и коммиссары, т. е. стража надъ здоровьемъ города, собрались въ оградъ соборной церкви. Герцогъ отъ имени Бога и Государя просилъ насъ блюсти усердно городъ, нашу теперь родину, и употреблять всв усилія, чтобы предохранить народъ отъ павшаго на него гнъва Господня. Мы положили закрыть городъ, не впускать и не выпускать никого, запереть церкви, лавки, трактиры, всв присутственныя мѣста и такимъ образомъ прекратить всѣ сходбища народныя. Даже ръшились на мъру ужасную-превратить Одессу въ общирный карантинъ и болье 25,000 обитателей запереть въ своихъ жилищахъ. Вообразите себъ это неописаннопечальное эрълище! Обширный городъ превратился въ какое-то великольпное кладбище, безмѣрныя улицы казались рядами саркофаговъ, особенно грустна казалась Одесса въ прекраснъйшее время года-осенью. Но если-бъ вы, мирные обитатели Съвера, взглянули хоть разъ на кортежи, ежедневно посъщавше улицы наши! Черная высмоленная повозка съ чернымъ флагомъ и колокольчикомъ, нагруженная трупами, движется медленно, а впереди полицейскій чиновникъ предупреждаетъ немногихъ идущихъ, чтобы бъжали прочь отъ приближенія заразы. Даже печальное торжество погребенія было остановлено, трупъ умершаго зарывался тайно, ибо здѣсь и любовь, и молитва могли быть добрымъ проводникомъ смерти. За городомъ, на обширной степи, особое кладбище отдѣлено было и туда ежедневно поступали несчастныя жертвы \*). Уже тысячи гробовъ спустили въ землю, а еще ни мы, ни лекаря стражи общественнаго здоровья не знали какъ и чѣмъ пособить всемогущему злу.

Одесса была молода, 10.000 трудящихся людей, большей частью зашедшихъ изъ съверныхъ губерній, украшало ее зданіями и жило отъ труда ежедневнаго, теперь съ закрытіемъ города и домовъ, прекратились работы, и 10 тыс. людей лишились хльба. Но бъдствіе случилось въ Россіи, земль русской, гостепріимной, это мать-хозяйка своихъ гостей. Правительство, предавъ Одессу всей строгости очистительнаго карантина, для спасенія Имперіи, позаботилось о продовольствіи заключеннаго народа. Должность коммисаровъ состояла въ томъ, чтобы, сосчитавъ число обывателей своего участка, доставить всякому пищу и другія потребности. Мнв досталась въ удвлъ часть города, близъ Собора, вдоль по Преображенской (улицъ. Въ моемъ раіонъ умирало не много, за то страху и бъдности было во сто разъ болье, нежели въ другихъ частяхъ Одессы.

<sup>\*)</sup> Это чумное кладбище теперь очутилось внутри города, но оно засыпано высокимъ холмомъ земли, муссора и и т. п.

Всякое утро, сопровождаемый повозками, нагруженными всевозможными припасами, я пускал-СЯ КЪ МОИМЪ ЗАКЛЮЧЕННЫМЪ И ВЫСЛУШИВАЛЪ ТЫСЯЧИ жалобъ, требованій, нареканій, часто проклятій... Черные "мортусы", какъ порождение геенны, съ роковою повозкою приближались къ воротамъ и среди всеобщаго ужаса, воплей, вытаскивали мертвое тъло и почти опустошали его жилище. Всъ его ближніе, родные, слуги, переходили въ строжайшій карантинъ, весьма похожій на Дантово чистилище, а имущество бъдной жертвы предавалось огню. Часто, когда смертность сильнъе падала на какую-нибудь семью и устрашенные опасностью, ни мы, пи медики, ни даже карантинные служители, не решались входить въ домъ, для его очищенія, тогда являлся герцогъ-правитель, въ военномъ сюртукъ, съ весьма небольшими предосторожностями, онъ входилъ первый, увъщеваль, утъщаль, молился за погибшаго и подавалъ надежду, что скоро бъдствіе прекратится, что эта жертва будетъ, быть можетъ, послъдняя. Въ особенности былъ неугомоненъ простой народъ, лишенный вседневнаго труда, вседневной заботы, въ бездъйствіи, хотя получалъ все необходимое, но по обыкновению ропталь; не смотря на явную гибель, не въриль заразь, или притворно увъряль другь друга, что чумы нътъ, и что ихъ напрасно держатъ какъ на привязи.

Но бъдствіе не прекращалось, не смотря на надежды и объщанія, а между тъмъ, осень прошла. Декабрь привелъ въ степь жестокую зиму (зиму 1812 года), а съ нею пришло другое бъд-

ствіе,—недостатокъ дровъ и тѣснота домовъ. Кто знаетъ новороссійскія степи, тотъ легко постигнетъ, откуда родится недостатокъ въ зимнее и осеннее время, какія препятствія снѣгъ и грязь рождаютъ въ нашихъ безконечныхъ равнинахъ. Пути и такъ загорожены были карантинами, но корысть превозмогала всѣ препоны: припасы живо тащили въ городъ, ибо правительство платило вѣрно и всякое усиліе торговца вознаграждалось сторицею. Но вскорѣ чума вверглась въ деревни; Бугъ былъ запертъ; всѣ границы Имперіи были стерегомы съ величайшимъ стараніемъ, ибо люди умирали въ деревняхъ, такъ какъ и въ Одессѣ, хоть и въ гораздо меньшемъ количествѣ.

Но я боюсь наскучить вамъ исчисленіемъ всѣхъ подробностей. Я читалъ недавно "І promesi sposi" знаменитаго Манцони, и увѣряю васъ, что его картины списаны съ природы и краски не преувеличены. Величайшее бѣдствіе, когда между имъ и минутою разсказа, промчится 20-ть лѣтъ жизни, и жизни трудной, полной заботъ, — о! тогда и элополучіе покажется воспоминаніемъ, грустнымъ ужаснымъ, но уже не явится какъгрозный призракъ, прерывающій сонъ вашъ и лишающій покоя среди бѣлаго дня. Многія такія ночи и многіе такіе дни проводили мы.

Но обращусь къ одному—это ужасу, какой наводитъ чума въ первую минуту. Ничто не можетъ сравниться съ этимъ жестокимъ страхомъ! Боишься глядъть, не только коснуться незнакомыхъ, не смъешь дотронуться до руки жены и дътей; часто я невольно вздрагивалъ, когда среди

страха и грусти, сестра подходила ко мнѣ и брала меня за руку. Зачумленные, даже съ явными признаками смерти, еще старались удаляться другъ отъ друга, въ надеждѣ на спасеніе.

Я видълъ ужасныя эрълища! Уже ослабъвала въ городъ, но еще длилась въ провинціи смертоносная зараза. Герцогъ объезжаль неутомимо всѣ угрожаемыя мѣста, жертвуя собою, но давая примъръ самоотверженія, невольно внушаль бодрость въ несчастныхъ. Съ нимъ однажды отправился и я. По дорогъ, казалось, на всякомъ шагу выростали могилы. Коблевка, прекрасное село на берегу моря въ 40 верстахъ отъ Одессы, превратилась въ кладбище и пустыню; въ другомъ мѣстѣ жители, открывъ у себя заразу, разбъжались, разнесли смерть въ другія села и погибли самымъ ужаснымъ образомъ. Въ одной деревнъ нашли мы домъ помъщика, окопанный и стерегомый подобно осажденному замку. Вокругъ его умиралъ народъ, и всякій день прибавлялись могилы; несчастные жители, забывъ благодъянія своего владъльца и его собственную опасность, забывъ, что и въ сію годину несчастія, онъ раздъляль послъдній хльбь съ ними, окружали ежедневно его жилище, наполняли воздухъ проклятіями и угрозами, и умершихъ, какъ-бы въ укоръ, хоронили у самыхъ воротъ его дома. Но гдъ ступала нога добраго нашего герцога Ришелье, тамъ скоро воцарялся порядокъ, а карантинныя строгости прекращали заразу. Усердно помогали ему во всемъ коммиссары увздные, истинные питомцы Говарда, ръшившеся, несмотря на суровость осени и зимы, исполнять столь тяжкую должность

по убздамъ. Одинъ изъ нихъ, богатый владълецъ уже въ льтахъ, отецъ прекраснаго семейства, могшій спокойно жить за Бугомъ въ своемъ имъніи, вдали отъ чумы и опасеній всякаго рода, пожертвовалъ своимъ покоемъ благу общему, ибо никто, подобно ему, не умълъ дъйствовать усившиве \*). Онъ оставиль свою семью за Бугомъ, въ мѣстахъ, которые тогда мы звали "благополучными", т.-е. внъ зараженнаго края, а самъ день и ночь, какъ върный и чуткій стражъ покоя, заботился о ввъренномъ ему округъ несчастныхъ деревень. Часто, особенно зимою, когда замерзшій Бугъ позволяль безопасно приблизиться къ другому берегу, онъ вызывалъ свое семейство на самую средину ръки и тамъ, въ разстояни двухъ саженей отъ нихъ, въ кожаномъ платьъ, имълъ ръдкія минуты свиданія со всъмъ, что было ему дорого въ міръ. Со слезами на глазахъ глядъли мы съ герцогомъ, какъ жена, сестра и дъти бъжали ему на встръчу, какъ почтенный мужъ протягивалъ издали къ нимъ руки и какъ маленькія дъти, чуждыя еще понятій о бъдствіяхъ рода человъческаго, кричали: "Папа, пойди къ намъ!" Сладкое эрълище среди образа всеобщаго разрушенія и нишеты!

Въ самомъ городъ случалось многое, достойное льтописи. Въ одномъ домъ, близъ греческаго базара, жило очень почтенное семейство. Однажды утромъ дворецкій, коему порученъ былъ домъ, подошелъ къ дверямъ своихъ жильцовъ и про-

<sup>\*)</sup> Кол. сов. Михаилъ Кирьяковъ, умершій въ Москвѣ въ 1825 году.

силъ хозяина поговорить съ нимъ, соблюдая, однако-жъ, величайщую осторожность. Въ это печальное время слово: "осторожность" равнялось слову "смерть" и наводило ужасъ невыразимый; однако-жъ, хозяинъ вышелъ на дворъ и, отдълившись по возможности, просилъ слугу говорить скоръе. Дворецкій сказаль ему слъдующее: "моя жена забольла, и я совершенно увъренъ, что у нея чума. Я върно умру съ нею, если не отъ заразы, то съ горя, ибо чума-не бъда послъ такой потери. Я сейчасъ держалъ ее на рукахъ своихъ и теперь участь моя ръшена. Но вы не бойтесь; клянусь вамъ Богомъ, что никто изъ вашихъ не "сообщался" съ нами отъ самаго начала чумы. Если хотите, то можете спокойно продолжать жить здъсь. Прощайте и помолитесь о насъ; теперь я принадлежу чумному кварталу карантина". Напуганное семейство рышилось выдержать строжайшій карантинь у заставы городской и уѣхало изъ Одессы.

Узнавъ о несчастіи, мы поспѣшили къ зараженному дому и нашли женіцину уже умершею, а мужа ея въ самомъ жалкомъ положеніи: въ отчаяніи онъ покрывалъ почернѣвшій трупъ жарчайшими поцѣлуями, рвалъ ея одежду, надѣвалъ ее на себя и всѣми усиліями призывалъ къ себѣ заразу и смерть. Но Провидѣніе пощадило его: онъ остался живъ"....

Записки не были кончены, — слогъ ихъ немного витіеватый, обычный 1820-мъ годамъ.

A. Charrhobchin.



# Изъ паняти одесскаго старожила.

родился въ Одессъ, въ 1819 г.; слъдовательно, мив теперь 75 льтъ, т. е. три четверти столътія. На этомъ основаніи я смъло могу считать себя старъйшимъ жителемъ города Одессы и думаю, что въ этомъ отношени не найду соперника. Но этого еще мало: я и выросъ въ Одессъ, и воспитывался въ ней, и окончилъ курсъ въ бывшемъ тогда Ришельевскомъ лицев, въ немъже началъ службу, сперва младшимъ учителемъ, потомъ старшимъ, потомъ помощникомъ инспектора лицея, далве директоромъ. Въ 1866 году увхалъ въ Варшаву, по приглашению бывшаго намъстника Царства Польскаго графа Берга, на видную должность по учебной части, и въ 1872 г. возвратился въ родную Одессу. Во время моей службы въ Ришельевскомъ лицев, который тогда помъщался въ домъ теперь Вагнера на Дерибасовской улиць, подъ моимъ надзоромъ и попеченіемъ прошло много молодежи; многіе изъ нихъ

еще живы и занимаютъ въ Одессъ почетныя должности. Теперь перейду къ разсказу о чумъ.

## Ŧ.

### О чумъ, бывшей въ Одесоъ въ 1829 году.

Помню, что въ то время, когда явилась чума, мы, то-есть мои родители, я и старшіе братья, жили въ небольшомъ домѣ, принадлежавшемъ Католической церкви и въ настоящее время ей принадлежащемъ, только уже въ иномъ видъ, на углу улицъ Екатерининской и Полицейской. Домикъ былъ небольшой съ деревянною крышею и два нашихъ окна выходили на церковную площадь, а четыре на Екатерининскую улицу. Насупротивъ нашего дома, по другую сторону улицы, тоже на углу, гдв теперь домъ въ 2 этажа Фельдмана, стоялъ маленькій ветхій домикъ, въ которомъ жилъ сапожникъ-еврей и рядомъ съ нимъ часовой мастеръ, тоже еврей; далъе были другіе небольшіе дома, но кто въ нихъ жилъ-не помню. Какимъ образомъ занесена была въ Одессу чума, я не помню; говорили, будто судно изъ Турціи завезло ее \*). Какъ-бы то ни было, но въ городъ стали умирать и распространилась паника. Къ чести городскаго начальства, оно не дремало, да и карантинъ тогда былъ хорошо устроенъ, занималъ внизу бульвара большое мъсто, огороженное жельзными рышетками, со всыми необхо-

<sup>•)</sup> Судно, привезшее къ намъ заразу, именовалось "Тритонъ"; на немъ былъ шкиперъ Б. Якуличъ, флагъ австрискій. Оно прибыло изъ Кюстенджи 13 мая, съ казенною военною аммунищею.

Прим. ред.

димыми постройками, какъ съ наружной, такъ и внутренней стороны ограды.

Распоряженія начальства были следующія. Весь городъ (тогда еще не такъ великъ былъ) разделенъ былъ на кварталы, или участки. Выходить изъ дому на улицу было строжайше запрещено. Кто не исполняль этого, тоть, не смотря ни на чинъ, ни на званіе, былъ арестованъ и препровождался въ карантинъ. Такая строгая мфра была необходима. По улицамъ, во всъ дворы, ворота которыхъ должны были быть заперты и ключъ отъ нихъ находился не у жильцовъ, а у одного изъ назначенныхъ городомъ смотрителей, входили какіе-то люди въ сопровожденіи полицейскаго и безжалостно убивали все живое, что только находили во дворъ: кошекъ, собакъ, куръ, гусей и проч. и вывозили куда-то за городъ. Окна на улицу должны были быть заперты на глухо, исключая одного, которое необходимо было жильцамъ для сообщенія съ міромъ; но и это окно отворялось только съ улицы, но не изъ комнатъ. Убитыхъ во дворъ животныхъ вытаскивали на улицу длинными палками съ крючьями какіе-то люди, одътые въ черное, осмоленное платье; даже лица ихъ были закрыты, только для глазъ и рта были оставлены отверстія. Очень живо помню, какъ я стоялъ возлъ окна на скамеечкъ, безъ которой не могъ видъть, что дълалось на улицъ. Это окно было первое отъ воротъ. Глядя такимъ образомъ, я вдругъ увилѣлъ, что одинъ изъ черныхъ людей, вышедши изъ нашего двора на улицу, несеть за ноги мою любимую кошку, которая неистово кричитъ, и съ размаху бъетъ ее голо-

вою о столбъ, стоявшій передъ воротами, возлѣ улицы. Убивши кошку, онъ опять ушелъ во дворъ для поголовнаго избіенія куръ, собачекъ и тому подобныхъ тварей. Глядя на любимую кошку, лежащую съ разбитой головой и еще вздрагивающую, я не выдержаль и громко зарыдаль; ко мнъ прибъжалъ отецъ и сталъ утъщать, какъ могъ. Такіе-же порядки происходили во всъхъ дворахъ и по всему городу. Нъкоторымъ изъ жителей, извъстнымъ городу и надежнымъ, дозволено было выходить на улицу; для этого ихъ снабжали значками, на красной ленточкъ, которые они носили на груди. Отецъ мой былъ въ томъ числъ, но рѣдко и неохотно пользовался этимъ правомъ. Два окна нашей квартиры, выходившія на церковную площадь, въ то время усаженную густо акаціями, были снаружи забиты, но ставни внутри не забивались, такъ что я отъ скуки часто смотрѣлъ на площадь. Хорошо помню, что надзирателемъ въ нашемъ кварталъ былъ назначенъ нъкто Варатасій, кажется изъ грековъ, очень хорошій, добрый человъкъ и знакомый моего отца. Теперь является вопросъ: что-же при такомъ затворничествъ мы будемъ ъстъ и гдъ доставать припасы? Для этого было сдълано такое распоряжение: каждое утро, въ извъстный часъ, надзиратель подходить къ окну, которое отворялось и стучить; это значило, что нужно изъ комнаты отворить окно. За надзирателемъ слъдують двъ повозки: одна съ говядиною и разнаго рода птицею, а другая съ хлѣбомъ и зеленью. Сидящій на повозкъ, кричитъ: "говядина, баранина, телятина, куры, гуси ръзаные, потроха!" Все это онъ выкрикивалъ съ особеннымъ и всегда одинаковымъ напъвомъ, который я твердо заучилъ; особенно послъднее слово: "потроха" онъ произносиль съ какою-то, всегда одинаковою пъвучестью. Сидящій на другой повозкі, кричить: "хліба, хлѣба, хлѣба!" Надзиратель спрашиваетъ у жильцовъ, что нужно и сколько чего? Узнавъ, что нужно, онъ самъ идетъ къ повозкъ, беретъ, взвъшиваетъ говядину и все приноситъ вамъ къ окну. Хлъбникъ-же самъ приноситъ хлѣба столько, сколько сказано. Казалось-бы, дъло очень просто; но тутъ опять рождается вопросъ: какимъ-же образомъ можно было принимать эти вещи прямо съ повозки неочищенныя никакими дезенфекціонными ствами? Это значило-бы имъть ежедневное сообщеніе съ городомъ, въ которомъ гуляетъ чума. Въ виду этого, установлено было следующее: въ каждомъ домъ, на томъ окнъ, которое назначено для пріема провизіи, санитарнымъ медицинскимъ управленіемъ, помѣщались: металическая чаша съ уксусомъ, другая съ хлоромъ, желъзные щипцы и еще кое-что, не припомню. Когда надзиратель передаетъ вамъ купленные припасы, то нужно-же расплатиться. Какъ-же это сделать? А вотъ какъ: если у васъ деньги бумажныя, то вы зажигаете хлоръ, надъ дымомъ его подержите бумажку и передаете надзиртелю; если-же платите серебромъ, или мѣдью, то бросаете ихъ въ чашу съ уксусомъ, изъ которой продающий вынимаетъ безбоязненно; если-же онъ долженъ дать сдачи мъдью или серебромъ, то также бросаетъ ихъ въ чашу съ уксусомъ, а вы вынимаете. Деньги-же бумажныя окуриваются надъ хлорнымъ дымомъ. Те-

перь читатель вправѣ спросить: почему-же купленная провизія: хліботь, говядина, зелень, битая птица и проч., принимались покупателями неочищенною, безъ всякой дезинфекціи? Это потому, какъ я узналъ отъ отца, что эти предметы считались почему-то непринимающими заразы. На сколько это справедливо, я и теперь не знаю, но тогда были въ томъ увърены. По окончаніи этой операціи, окно наружное запиралось, и такъ до слѣдующаго дня. Роль надзирателя этимъ не ограничивалась. Окончивъ дъло съ провизіею въ своемъ кварталъ, онъ передавалъ продавца слъдующему кварталу, гдв другой надзиратель двлаль то-же самое, и такъ дѣло шло, переходя отъ одного квартала къ другому. Теперь еще было другое дъло поважнъе. По полудни тотъ-же надзиратель, но уже въ сопровождени доктора, полицейскаго чиновника и еще двухъ какихъ-то отъ города довъренныхъ лицъ, являлись къ тому-же окну и приказывали отворять. Полицейскій чиновникъ, у котораго въ рукахъ былъ списокъ всъхъ жильцовъ дома, вызывалъ по этому списку каждаго жильца по очереди, а докторъ, смотря на вызваннаго пристально и внимательно, велёлъ ему то помахивать головою взадъ и впередъ, внизъ и вверхъ, поднимать и опускать руки, ноги, ходить и прыгать. Это дълалось для того, чтобы убъдиться, не чувствуетъ-ли испытуемый гдъ нибудь боли, потому, что во время чумы бываютъ нарывы на шет, подъ мышками, въ пахахъ брюха и на ногахъ; эти нарывы очень болящіе и больной, при движеніи головою, ощущаеть боль въ шев, при движении руками, а въ особенности

при поднятіи ихъ къ верху, чувствуетъ боль подъмышками; если-же поднимаетъ ноги, то подъживотомъ и въ пахахъ, при ощущеніи боли, больной не выдержитъ: по лицу докторъ замѣчаетъ его страданія, и тогда несчастнаго страдальца выводятъ, сажаютъ на двухколесную телѣжку и везутъвъ карантинъ; если умретъ, то тамъ его и хоронятъ. Говорятъ, что мѣсто этого чумнаго кладбища и теперь еще видно не далеко отъ стрѣльбиша охотничьяго общества.

Я выше сказаль, что черезь дорогу противь дома, въ которомъ мы жили, былъ небольшой домикъ, гдъ жилъ часовой мастеръ еврей и рядомъ съ нимъ сапожникъ. Оказалось, что сапожникъ заболълъ и вскоръ умеръ. Была-ли это чума или иная бользнь-неизвъстно; почему онъ не былъ взять въ карантинъ тоже не знаю, но думаю, что смерть его была скоропостижная. Однажды, стоя по обыкновению у окна, я все глядълъ на улицу съ дътскимъ любопытствомъ и вдругъ вижу, что эти оба домика оцъплены солдатами и полицейскими. Въ то-же время подъезжаетъ двухколесная тълежка съ чернымъ флагомъ\*) и на ней два человъка въ черныхъ осмоленныхъ курткахъ, въ такихъ же брюкахъ; въ рукахъ у нихъ были предлинные шесты съ крючьями на концъ. Они вошли черезъ ворота въ комнаты и выволокли оттуда на улицу тъми-же крючьями мертваго человъка, бросили его на телъгу, какъ бросаютъ падаль, и увезли, въроятно, на кладбище. Стража

<sup>\*)</sup> Черный флагъ означалъ умершаго, а красный больнаго.

оставалась у дома до тъхъ поръ, пока не пріъхали люди съ какими-то дезинфекціонными средствами, которыми жестоко надымили на улицѣ и въ комнатахъ, заперли ворота, поставили часоваго съ ружьемъ и куда-то уѣхали.. Такъ поступали вездѣ въ городѣ при подобныхъ случаяхъ.

Теперь я разскажу еще одинъ печальный случай и вывств поучительный, показывающій особенное свойство чумы и особенность человъческаго организма, или, лучше сказать, способность заразиться, или не заразиться при одинаковыхъ обстоятельствахъ. Былъ у отца старый знакомый и другъ дома нъкто Гагинъ, человъкъ замъчательно честный, добрый и замъчательно образованный. Какъ теперь вижу его: высокаго роста, худощавый, блондинъ, съ добрыми и пріятными чертами лица. Онъ былъ назначенъ въ одномъ участкв города чвиъ-то въ родв надзирателя: его обязанность была приходить къ окну, постучать, чтобы ему отворили форточку и спросить, все-ли благополучно. Однажды онъ пришелъ, ему отворили форточку, а онъ говоритъ отцу: "Григорій Осиповичъ, другъ мой, я пришель проститься съ вами".—Что такое? увзжаете куда-нибудь?—"Да, говоритъ, уважаю туда, откуда никто не возвращается". - Какъ и что? - "Я, говоритъ, чувствую, что умру, и очень скоро: я заразился".--Какъ и что  $?-_n \mathbf{A}$ , говорить, чувствую и не ошибаюсь". Вст убъжденія отца остались напрасны, - и дъйствительно онъ скоро умеръ. Что-же это было? Онъ быль человъкъ женатый, но бездътный; жена его впоследстви была классною дамою въ институть благородных дъвицъ. По разсказу его жены, дъло было такъ: онъ подошелъ къ одному дому, гдъ была, но еще не обнаружена, зараза и постучалъ въ окно; ему отворили не форточку, а окно; онъ-же, послъ извъстныхъ вопросовъ, забывшись, своими руками затворилъ окно. И потому только, что прикоснулся къ ставнямъ, которыхъ касались жильцы дома, самъ заразился. И не чудо-ли еще другое, что жена отъ него не заразилась? Такія бываютъ странности этой ужасной бользни. При этомъ я разскажу еще замъчательный и важный для медицины случай съ моимъ отцомъ. Еще въ молодости своей, одинокій, хотель онъ побывать въ Европъ, увидъть свътъ и людей; но какъ это устроить въ то время, когда навигація по Черному морю была еще въ младенчествъ, -- да и отецъ никогда еще и не плавалъ по морю и боялся пускаться вдаль. Не знаю, гдв именно отецъ жилъ то время, но, судя по его разсказамъ, онъ жилъ у своего отца въ деревнъ. Въ то время турки прівзжали часто караванами въ Хотинъ и тамъ сбывали свои товары, а взамънъ брали другіе и черезъ европейскую Турцію возвращались къ себъ. Въ то время турки были еще народъ честный, добрый и гостепримный. Отецъ отправился въ Хотинъ и условился съ однимъ изъ начальниковъ турецкаго каравана за извъстное вознаграждение доставить его въ Константинополь, а оттуда уже надъялся поъхать дальше. Такимъ образомъ, караванъ съ моимъ отцомъ отправился и довхаль благополучно до турецкой деревни Капаклы (я и теперь нашель эту деревню на картъ Европ. Турціи. Прівхали уже вечеромъ и остановились въ знакомомъ имъ домѣ, въ родѣ гостинницы. Закусили, напились кофе. Мой отецъ, чувствуя усталость, обратился къ начальнику каравана съ вопросомъ: гдъ онъ переночуетъ? "Иди, говорить турокь, я тебь укажу", и указаль ему маленькую комнатку, темную, въ родъ ниши, безъ оконъ; тамъ стояла кровать съ подушкою. Уставшій отецъ наскоро раздълся, легъ и кръпко уснуль; турки-же остались въ большой комнатъ и тоже легли спать. На-утро отецъ всталъ, одълся и вышель въ большую комнату, гдв турки уже пили кофе. Поздоровавшись съ нимъ, начальникъ каравана спрашиваетъ, хорошо-ли онъ спалъ, здоровъ-ли и не болитъ у него что-нибудь. Эти вопросы удивили отца и онъ сталъ допытываться, почему онъ задаетъ ему такіе вопросы. "А ты не будешь бояться, -- спросиль турокъ. "Не буду, только объясни мнъй. "Ну, такъ иди за мною". Мы, — говорилъ мнъ отепъ, — вошли съ туркомъ въ мою бывшую спальню, онъ взялъ подушку, на которой я спалъ, перевернулъ ее, и указывая на большое кровавое пятно и слъды какой-то желтой жидкости, говорить: "Смотри, вчера отсюда вынесли умершаго отъ чумы". Какъ онъ мнѣ это сказалъ, такъ я, -- говоритъ отецъ, - такъ и обмеръ и говорю ему: Зачъмъ-же я поъду, лучше останусь здъсь: все равно, гдъ умирать". "О, какіе пустяки, —говорить турокь, -повзжай, не всякому Аллахъ посылаетъ смерть". Мы, говорилъ мнъ отецъ, уъхали, добрались до Константинополя и я благополучно отправился дальше. Какимъ образомъ понять капризы такой страшно заразительной бользни, какъ чума? Бъдный Гагинъ умеръ только отъ прикосновенія къ

ставнямъ, до которыхъ дотронулся зараженный человъкъ, а отецъ отъ такой зараженной постели не заразился и дожилъ до 90 лътъ! Еще одно странное свойство чумы. Въ Одессъ жилъ и имълъ свой домъ купецъ, грекъ (жалъю, что забыль его фамилію). Онъ когда-то въ Турціи заразился чумою, но выздоровълъ, что ръдко случается. У него послъ бользни остались слъды "бубоновъ" (такъ назывались чумные наросты), но онъ былъ совсвиъ здоровъ. "Странное двло, говориль онъ, -- какъ только я прівэжаю въ турецкій городъ или въ деревню, гдв есть чума, или недавно была, то у меня бубоны болять, и я, часто пользуясь этимъ, предупреждаю объ опасности жителей той мъстности, черезъ которую я провзжаю". Эти свои чумные знаки, какъ подарокъ заразы, онъ иногда показывалъ любопытнымъ. Вотъ залача для медипины!

### H.

# Воспоминанія о бывшемъ одесскомъ полиціймейстерѣ Василевскомъ \*).

Не будетъ, мнѣ кажется, съ моей стороны ошибкою, если я скажу, что въ настоящее время трудно найти человѣка, который бы относился къ своему дѣлу съ такою любовью, съ такимъ самоотверженіемъ и умѣніемъ кстати приложить его на пользу ввѣренныхъ ему интересовъ об-

<sup>•)</sup> Служиль въ 30-хъ годахъ.

щества, какъ бывшій одесскій полиціймейстеръ Василевскій. Я сказаль "трудно найти", но не невозможно, есть и теперь світлыя личности, съ честью служащія родинь, но много-ли ихъ? Никто не зналъ, объдаетъ-ли когда нибудь Василевскій, спитъ-ли онъ или отдыхаетъ: общее мнвніе было, что онъ не знаеть ни того, ни другого, ни третьяго. Служба для него была его жизнь, его удовольствіе. Изъ всего, мною виденнаго, читатель убъдится, правъ-ли я, или нътъ. Начиу съ следующаго. Не помню хорошо, въ какомъ именно году я жилъ въ казенной квартиръ въ домъ Ришельевскаго лицея (теперь домъ Вагнера). Это одинъ изъ старъйшихъ домовъ въ Одессъ; я же въ немъ началъ ученіе свое съ 1-го класса гимназіи. Въ немъ помъщался лицей и Ришельевская гимназія съ пансіономъ. Я быль въ то время уже помощникомъ инспектора гимназіи, и квартира моя была въ нижнемъ этажъ по Дерибасовской улицъ, приблизительно на томъ мъстъ, гдъ теперь банкирская контора Грубера, или даже еще дальше отъ угла, лъвъе. Изъ моей квартиры былъ выходъ на улицу. Весь этотъ кварталъ, занимаемый домомъ Вагнера, быль по улиць вымощень, ради опыта, деревянными кубиками, плотно соединенными какимъ-то цементомъ, похожимъ на смолу, и взда по этой мостовой была мягкая, безъ шума; словомъ, очень пріятна; жаль только, что эта мостовая оказалась непрочной и была передълана. Было лъто. Сижу я, однажды, довольно рано, у окна и гляжу на улицу. Вдругъ, вижу: летитъ по улицѣ во всю прыть верхомъ Василевскій (онъ иначе

и не вздилъ, какъ верхомъ), а за нимъ тоже во весь опоръ мчится верховой казакъ съ нагайкой внушительныхъ размъровъ; они летъли на пожаръ куда-то далеко. Смотрю на Василевскаго: что за чудо? мундиръ на немъ одътъ передомъ на задъ, на спинъ видна рубашка, пуговицы не застегнуты, штабъ-офицерские эполеты болтаются на груди. Люди, бывшіе въ то время на улиць, съ изумленіемъ смотръли на эту картину, а рабочіе, рас чищавшие тротуары отъ камней, даже крестились. Скоро я узналь, что Василевскій быль на пожаръ, деспотически тамъ распоряжался, не переодъваясь до окончанія пожара. Казалось-бы, что это фактъ не важный и не стоитъ разсказа, но онъ даетъ понятіе о Василевскомъ, какъ о человъкъ и какъ о лицъ, наблюдению котораго была ввърена охрана города и его порядки.

Спустя нъсколько дней, я пошель за чъмъ-то на базаръ и проходилъ какъ разъ около того мѣста, гдв теперь станція конки, на углу Почтовой и Преображенской улицъ. На этомъ мъстъ стояло деревянное строеніе, въ которомъ продавался деготь, и около него лежало много разныхъ желѣзныхъ гирь, начиная отъ двухпудовыхъ и поменьше, и тутъ-же были больше въсы, много боченковъ и другихъ вещей. Я шелъ по тротуару по лівой стороні улицы и вижу, что по дорогі какой-то мужикъ везетъ мусоръ на повозкѣ, запряженной въ одну чахлую лошаденку. Видно, бъдное животное не въ силахъ было тащить дальше и остановилось. Мужикъ въ досадъ начинаетъ ее хлестать кнутомъ изо всей силы; лошадь только сопить и вертить головой. Какъ разъ въ это время мчится верхомъ Василевскій и за нимъ неразлучный казакъ. Увидввъ эту сцену, Василевскій подскакиваеть къ мужику и спрашиваеть: За что ты бьешь лошадь?-Та якже, панэ, колы не везе! -- А! не везе? Ступай сюда. Мужикъ подошелъ. — Бери оглобли. Онъ взялъ. — Тащи повозку! -- Ой, не можу, панэ. -- Не можешь? а лошадь можетъ? Казакъ, влъпи ему! Казакъ влъпилъ раза два, но мужикъ не двинулъ и опять кричить: нэ можу, панэ!-Не можешь? Ступай сюда (ведетъ его къ гирямъ). Поднимай гирю. Мужикъ поднялъ съ усиліемъ: гиря была двухпудовая. Поднимай другую! — Нэ можу, панэ. — А, не можешь? Казакъ, влъпи ему! Казакъ влъпилъ, но безъ успъха. Теперь знаешь, что значитъ "нэ можу"? Ступай за мной. Сбрасывай на улицу половину мусору. Тотъ сбросилъ. Теперь отвези тотъ, что на повозкъ, куда слъдуетъ, и чтобъ ты мнъ возвратился и забралъ остальной до чиста, чтобъ я и пылинки не увидълъ на улицъ.

Раздѣлавшись съ мужикомъ, Василевскій поѣхалъ дальше къ базару, гдѣ тогда были мясные ряды. Я поспѣшилъ за нимъ, такъ какъ и мнѣ нужно было купить кое-что, а главное увидѣть еще какую-нибудь сценку. Не доѣзжая шаговъ сто до рѣзницъ, Василевскій увидѣлъ какую-то бабу, шедшую отъ рѣзницъ съ корзиною, въ которую она часто заглядывала и съ отчаяньемъ махала руками. Василевскій подъѣхалъ къ ней и спросилъ, что съ нею случилось. "Да вотъ, говоритъ, что: я купила говядины, и была она, кажется, хорошая, а тутъ въ корзинкѣ совсѣмъ не та, а какая-то черная и совсѣмъ не свѣжая":—

А ну-ка, покажи! -- "Вотъ посмотрите, баринъ". --Онъ взялъ говядину, посмотрълъ, покачалъ головою и говоритъ: - А ты помнишь, у кого купила?-, Какъ-же, помню, помню". Веди ка меня туда. -- Доъхавши до лавки, Василевскій сощелъ съ лошади, отдалъ ее казаку, подозвалъ бабу, вынулъ мясо и спрашиваетъ у торговки: "Это ты продала говядину этой женщинь? " — Торговка сильно струсила, но все-же говоритъ: "Да, я продала". — Этотъ-ли кусокъ ты ей продала и сколько фунтовъ? -- "Да, кажется, четыре". Такъ ты продаешь вонючую говядину? а? говори!-"Я, баринъ, не знаю, какъ это случилось". -Тутъ какъ разъ подошла еще какая-то женщина и говорить: "Ваше благородіе, эта торговка – мошенница: она и меня такъ обманула; я у нея не покупаю съ тъхъ поръ". — Ну, погоди-же, говоритъ Василевскій, я тебя проучу. Казакъ! слъзай съ лошади, дай ее подержать воть этому рѣзнику, а самъ иди за мною. — Когда они вошли въ лавку, Василевскій говоритъ казаку: "Посмотри-ка ты туда подъ ящикъ внизу, тамъ, навърно, найдешь говядину". (Видно, онъ уже зналъ такія продълки).

И, дъйствительно, казакъ вытащилъ оттуда 4 фунта хорошей говядины.—"Посмотри-ка, баба, ты вотъ эту говядину купила?" — Эту, эту, баринъ!—Тогда Василевскій взялъ у нея тотъ кусокъ несвъжей говядины и сталъ имъ хлестать по лицу торговки такъ, что та начала кричать: "Простите, голубчикъ - баринъ, это по ошибкъ!"—Для того то я тебя и научаю, чтобы ты не ошибалась; а ты, баба, возьми свою говядину,—и от-

далъ ее старушкъ. Послъ этого вскочилъ на коня и помчался куда-то для новыхъ подвиговъ....

#### Убійство архитектора Фраполи, и мъры, предпринятыя Василевскимъ для открытія убійцъ.

Очень жалью, что не могу въ настоящее время въ точности опредълить мъсто, гдъ былъ домъ, въ которомъ жилъ Фраполи; городъ съ тъхъ поръ такъ измънился, что во многихъ мъстахъ, особенно по окраинамъ, гдъ были улицы и переулки, тамъ ихъ нътъ; на мъстъ прежнихъ домовъ, въ особенности небольшихъ, выстроены палаты, такъ что теперь оріентироваться невозможно. Могу только навърно сказать, что этотъ домъ былъ не въ центръ, а на окраинъ города, недалеко отъ дачи Ланжерона. Фраполи былъ архитекторъ, занимавшійся разными постройками городскихъ казенныхъ зданій и жилъ въ собственномъ домъ, небольшомъ, но уютномъ. Человъкъ онъ былъ очень хорошій и не бъдный, при томъже холостой. У него быль свой экипажь, пара вороныхъ лошадей и здоровенный бородатый кучеръ. Домикъ его былъ одноэтажный. Случилось, что онъ получилъ въ городъ значительную сумму денегъ на предстоявшія работы, прівхаль домой уже подъ вечеръ и, къ своему несчастью, былъ настолько неосторожень, что сталь пересчитывать деньги въ присутствіи своего кучера, который замътилъ, какую кучку ассигнацій (тогда такъ назывались бумажныя деньги) держитъ въ рукахъ его баринъ. Этотъ-же кучеръ исправлялъ и нъкоторыя обязанности лакея: чистилъ ему сапоги, приносилъ самоваръ и тому подобное. Комнаты своей Фраполи не запираль. Кучерь рышился воспользоваться удобнымь случаемь. Въ этомъ-же дворъ жилъ еще молодой человъкъ простаго званія, льтъ 18-ти, который продаваль яблоки, разнося ихъ по городу въ корзинъ на головъ; я его часто встръчаль въ городъ. Съ кучеромъ онъ былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ.

Однажды вечеромъ, когда Фраполи, еще не потушивъ сввчи, легъ въ постель, кучеръ, захвативъ съ собою топоръ, вошелъ въ комнату барина съ вычищенными сапогами и ставя сапоги у кровати, внезапно поднялъ топоръ и ударилъ его такъ сильно по головъ; что отсъкъ часть около виска; въроятно у него или руки тряслись, или Фраполи сдълалъ въ это время движение, но дъло въ томъ, что Фраполи быстро схватился съ постели, повалилъ кучера на кровать и сталъ его душить. При этомъ надобно сказать, что онъ быль высокаго роста, атлетическаго сложенія и силы замъчательной! Осматривая иногда свою карету, онъ легко поднималъ ее, чего кучеръ не могъ сдълать. Предвидя нехорошій исходъ борьбы, кучеръ сталъ кричать и звать на помощь яблочника, съ которымъ былъ уже уговоръ насчетъ убійства Фраполи, но который, испугавшись крика кучера, не рышался войти: но наконецъ прибъжалъ и, по указанію кучера, взявъ лежавшій на земль топоръ, хватиль имъ по головъ Франоли и покончилъ съ нимъ. Всъ эти подробности разсказывали сами преступники на судь, гдь и были записаны!

Сдълавъ, такимъ образомъ, свое дъло, они ръшились на слъдующее: затворивъ на глухо

дверь дома и квартиры, кучеръ немедленно забралъ деньги; потомъ, вынувъ изъ сундука все, принадлежавшее покойному, въ томъ числъ и всъ его документы, подълились между собою. Кучеръ остригся, побрился, надълъ лучшее платье, бълье, сапоги и тайкомъ увхалъ изъ Одессы, сколько инъ помнится, на лошадяхъ и въ экипажъ Фраполи. Яблочникъ-же остался въ городъ, думая какъ нибудь ускользнуть отъ преслъдованія, но это ему не удалось: онъ былъ пойманъ и посаженъ въ острогъ до разследованія дела. Василевскій, узнавъ объ убійствъ и зная, что у него есть очень дъльный и ловкій приставъ (если не ошибаюсь, его звали Депрерадовичемъ), командируетъ его какъ можно скоръе, взявъ съ собою еще надежнаго товарища изъ служащихъ при полиціи, а также двухъ городовыхъ, и, нарядившись въ партикулярное платье, отправиться на почтовой тройкъ въ Кременчугъ, который въ то время славился, какъ этапный пунктъ для всъхъ подобныхъ преступниковъ и воровъ, которые, покончивъ тамъ свои дъла, отправлялись дальше въ Россію и тамъ исчезали неизвъстно гдъ. Приставъ, какъ ему было приказано, покатилъ въ Кременчугъ. Прівхали туда уже подъ вечеръ и прямо отправились въ единственный трактиръ, куда разнаго рода люди собирались поиграть на билліардь и покутить. Вошедши въ залу въ качествъ посътителей, они подошли къ билліарду, на которомъ играли двое неизвъстныхъ лицъ. Будто изъ любопытства, они стали ходить по залу, смотръть на играющихъ и молча дълали свои наблюденія. Открыть преступника имъ много помогло то, что

господинъ въ очкахъ (это были очки Фраполи), отлично одътый, такъ плохо говоритъ по-русски и выражается не какъ человъкъ образованный, а какъ простой мужикъ. Приставъ, обративъ на это и свое внимание, и понятыхъ, ръшился дъйствовать смъло и не теряя времени. Онъ подощелъ быстро къ игравшему и спросилъ его тономъ, не терпящимъ возраженія: "ты убилъ Фраполи?" Ошеломленный игрокъ сразу опъшилъ и сказалъ: "я!". Тогда подскочили переодътые полицейскіе, схватили убійцу, связали и, къ изумленію прочихъ посътителей трактира, на почтовой-же тройкъ привезли въ Одессу. Такимъ образомъ, догадки Василевскаго вполнъ оправдались. Когда его въ острогъ свели съ яблочникомъ, то они оба во всемъ сознались. Судъ приговорилъ ихъ къ извъстному числу ударовъ кнута и къ ссылкъ въ Сибирь на каторжныя работы безъ срока. Кучеръ не выдержаль и вскоръ умерь; но умирая, умолялъ, чтобы его похоронили у ногъ убитаго имъ барина, такъ какъ у ногъ его онъ будетъ въчно просить прощенія. Нъсколько льтъ тому назадъ я быль на Старомъ кладбищъ, видъль могилу Фраполи, а у ногъ его другую могилу поменьше, на которой лежить небольшая мраморная плита, а на ней выръзана кучерская шляпа и подъ нею топоръ. Я думаю, что оба эти памятника уцьлъли и при указанныхъ признакахъ ихъ легко найти.

Дай Богъ побольше такихъ слугъ Царя, какимъ былъ Василевскій.

### HI.

#### О бывшемъ частномъ приставъ А. М. X—оломъ и его загадочной омерти.

Въ то время, когда случилось разсказываемое мною, Одесса была раздълена на четыре части, которыя назывались по нумерамъ. Такъ, были І-я, 2-я, 3-я и 4-я части; это то-же, что теперь участки. Каждая часть была въ въдъніи пристава которые и назывались частными приставами. Приставъ Х., въ 50-хъ годахъ, завъдывалъ 3-ю частью и жилъ съ своею канцеляріею и подвѣдомственными ему полицейскими служителями въ домъ, который и до настоящаго времени стоитъ цълъ и невредимъ, по Ришельевской улицъ, и принадлежитъ еврейскому молитвенному дому "Бесъ-Гамедрошъи. Теперь въ немъ помъщается вънскій гастрономическій магазинъ Гальперина. Я такъ подробно обозначилъ мъсто жительства пристава Х. для того, чтобы любопытный могъ сразу его найти и посмотръть съ точки зрънія строительной, какъ на зданіе, до сихъ поръ еще не поврежденное. Таково большинство старыхъ одесскихъ построекъ; таковъ былъ матеріалъ и работа!.. Въ описываемое мною время при квартиръ пристава былъ большой дворъ, гдъ жили казаки, стояли ихъ лошади и прочія принадлежности полицейской власти. Простой народъ, не разбирая своимъ умомъ значенія слова "частный", называлъ пристава "честный приставъ", что для ихъ ума было понятные и удобные произносилось. На-

сколько это название подходило къ герою нашего разсказа, читатель увидитъ далве. Надобно правду сказать, что приставъ Х. былъ человъкъ очень смышленный, далеко не глупый, находчивый и очень ловкій во встхъ отношеніяхъ, притомъ и довольно денежный, какъ тогда увъряли. Онъ-же во время бывшей въ Одессъ холеры приказывалъ привозить къ себъ забольвшихъ и очень удачно, къ изумленію и ужасу медицинскаго персонала, съкъ ихъ розгами и излечивалъ. Случилось ему, однакожъ, запутаться въ какомъ то дъль, изъ котораго онъ не надъялся выпутаться, и прибъгнуль къ маневру, который могъ-бы прославить любаго фокусника, вродъ Пинетти. Нашъ приставь фиктивно забольль и принуждень быль поступить въ городскую больницу, которая помѣщалась тамъ-же, гдъ и теперь, только была гораздо меньше и съ примитивными качествами во всъхъ отношеніяхъ. Въ описываемое мною время говаривали, что если желаешь умереть, то поступи въ городскую больницу. Такъ и сдълалъ нашъ приставъ. Его отвезли туда и уложили на ложе страданій. Но онъ смекнуль, какъ нужно дъйствовать: не пожальль кармана и всъхъ нужныхъ ему для его плана щедростью привлекъ на свою сторону. Пролежаль онь довольно долго, пока не представился удобный случай. Какой-то бъднякъ въ этой больницъ умеръ. Ему устроили очень приличные похороны и, подъ именемъ пристава Х., похоронили на городскомъ старомъ кладбищъ. Приставъ Х. незамътно улетучился. Долгое время никто ничего не зналъ объ этомъ фокусь; но спустя недьли три или болье, отъ

него получено было письмо, не помню кѣмъ, въ которомъ онъ, со свойственною ему смелостью, увъдомлялъ, что онъ совершенно здоровъ и проживаетъ въ Парижъ, конечно, подъ другимъ именемъ. Но кто въ то время могъ вытребовать его оттуда, когда не было не только жельзныхъ дорогъ и телеграфовъ, но и другаго рода прямыхъ сношеній; да если-бы и были, то какъ вытребовать человъка, который живетъ тамъ подъ другимъ именемъ, въроятно французскимъ? Въ то время Парижъ казался въ другомъ полушаріи. Такъ вотъ каковъ былъ нашъ герой. Спустя уже нъсколько мъсяцевъ стали ходить слухи, что рыцарь нашъ добылъ какимъ-то путемъ очень цънные брилліанты и боясь попасться, улетучился. Я помню одного татарина, который, въ подобныхъ, конечно, мелкихъ случаяхъ, говорилъ: "какой на свэтъ буватъ челаукъ! А мы скажемъ о нашемъ "честномъ" приставъ: Sic transit gloria mundi.....

## IA.

### Мон веспоминанія о бывшемъ попечитель одесскаго учебнаго опруга, Д. М. Княжевичь.

Держу перо въ рукѣ и думаю: хватитъ-ли у меня силъ и умѣнія изобразить достойнымъ образомъ такого въ высшей степени замѣчательнаго человѣка, какимъ въ моемъ умѣ всегда представляется бывшій попечитель одесскаго учебнаго округа Дмитрій Максимовичъ Княжевичъ? Въ продолженіе

моей 47-ми-лътней службы по учебной части я вильль многихъ начальниковъ и попечителей округа; между ними были люди достойные и умные, но ни одинъ изъ нихъ не очаровалъ меня такъ, какъ этотъ. Почему? Ответомъ на этотъ вопросъ будетъ моя настоящая краткая замътка. Быть можетъ, память и благодарное сердце подскажуть мнв лучше другихъ источниковъ. Когда прибылъ въ Одессу Д. М. Княжевичъ, я былъ младшимъ учителемъ латинскаго языка въ низшихъ классахъ Ришельевской гимназіи. которая помѣщалась въ домѣ теперь Вагнера, по Дерибасовской улиць съ одной стороны, по Екатерининской -- съ другой, а съ третьей -- по Ланжероновской. Въ немъ-же были и аудиторіи для студентовъ лицея. Помъщение было очень удобное и просторное. Внутри этого громаднаго трехсторонняго зданія были и дворы, гдв въ рекреаціонное время гуляли гимназисты - пансіонеры казенные и своекоштные, были спальни, столовыя, актовой залъ, больница, внизу квартиры для служащихъ при лицев и всв прочія необходимыя принадлежности и паралная галлерея отъ воротъ до той лъстницы, которая вела на верхній этажъ, гдъ были классы, спальни, церковь и помъщение для надзирателей. Корридоры были во всю длину зданія дома Вагнера по тремъ улицамъ. Въ этихъ корридорахъ резонансъ былъ такой, что сказанное въ одномъ его концъ хорощо было слышно въ другомъ. Покойный Д. М. былъ атлетическаго роста и сложенія, обладаль соотвітственнымъ этому голосомъ и былъ очень вспыльчивъ. Когда онъ бывало съ къмъ-нибудь крупно

говоритъ въ одномъ изъ корридоровъ, то эхо отчетливо повторяеть его слова во всехъ углахъ. Ученики, служащіе, учителя и все живое въ зданіи боялись его, словно мыши кота, и прятались куда кто могъ. Не менъе внушительна была и наружность. Въ фатальный для меня день новый инспекторъ лицея Мих. Дан. Деларю вступалъ въ должность (послѣ бывшаго инспектора Соколова) и ему то Княжевичъ хотълъ показать классы и прочее. Всв классы помвщались въ корридорв верхняго этажа, что по Ланжероновской улиць. Когда время уроковъ оканчивалось, то швейцаръ подаваль знакъ колокольчикомъ: это означало, что учителя должны были выходить изъ класса, а за ними и ученики въ порядкъ и тихо. Въ тотъ день Княжевичъ приказалъ, чтобы никто изъ учителей, несмотря на колокольчикъ, не выходилъ изъ класса и не выпускалъ учениковъ до тъхъ поръ, покуда не будетъ дано знать надзирателемъ, что выходить можно. Помню, что я былъ въ это время во 2-мъ классъ, въ самомъ углу длиннаго корридора, -- тамъ, гдъ послъднія окна верхняго этажа по Ланжероновской улиць. Наконецъ, прогремълъ колокольчикъ, означавшій, что уроки окончены, и я съ учениками остался въ класст и ждалъ времени, когда прійдетъ надзиратель и объявить, что можно выходить. Жду, жду и не дождусь; проходить четверть часа, наконецъ, полчаса; полагая, что обо мнъ совсъмъ забыли, я велю ученику читать молитву и отворяю дверь, но-о, ужасъ!-возлѣ самыхъ дверей стоитъ Княжевичъ, съ нимъ директоръ, инспекторъ и еще нъсколько лицъ. Я просто остолбенълъ.

Увидъвъ меня, Княжевичъ какъ крикнетъ: "Какъ вы смвете выходить, когда вамъ приказано оставаться? Какъ вы смъете!"-и такъ далъе, все громче и громче. "Я васъ выгоню вонъ, какъ негоднаго, какъ ослушника" и пр. и пр. Встревоженные дъти остановились; я вошелъ съ ними обратно въ классъ: они такъ жалобно и странно на меня смотръли, что у меня навернулись слезы; я-же, какъ оплеванный, стоялъ и ждалъ, что дальше будетъ, пока не явился надзиратель и не выпустиль нась. Все время до самых вороть я шель съ учениками и тутъ только отдълился отъ нихъ, сказавъ имъ: прощайте дъти! Я отправился домой. Въ какомъ я былъ настроеніи—это понятно; мнъ даже приходила мысль, довольно глупая: послать къ обидчику секунданта съ вызовомъ. Охладъвъ немного, я сълъ въ своей комнаткъ и задумался. Старуха кухарка принесла мнъ мой скромный объдъ. Я храбро покушалъ и сталъ размышлять о томъ, какъ теперь быть. Додумался до того, что плюнулъ и громко сказалъ: чортъ возьми такую службу: служишь усердно и вотъ тебъ награда! Не пропаду я безъ вашей службы; голова есть, руки есть, не пропаду и больше не явлюсь на службу; завтра-же подаю прошеніе объ отставкъ. При томъ-же у меня много частныхъ уроковъ въ мужскихъ и женскихъ пансіонахъ, а теперь могу найти еще, имъя болъе свободнаго времени. На всякій случай приготовлю прошеніе къ директору объ отставкъ. Такъ я и сдълалъ. Прошло дня три, я въ гимназію не иду; пусть думають, что хотять, а я обижать себя не дамъ, да еще безъ всякой вины. На третій день

получаю отъ директора записку (она и до сихъ поръ у меня хранится) такого содержанія: "Г. попечитель просить васъ зайти къ нему; онъ желаетъ васъ видътъ". Ну, думаю, задача! Какъ туть быть? Поворожу. Взяль насколько зерень дроби (я съ ранняго возраста быль охотникомъ) и началъ считать: идти, не идти; вышло: идти. Натягиваю вицъ-мундиръ, кладу въ карманъ на всякій случай прошеніе объ отставкь и отправляюсь. Въ то время Княжевичъ жилъ на Херсонской улиць, вы домь тогда Фейгена; домъ одноэтажный; онъ и въ настоящее время стоитъ въ такомъ-же видъ; къ нему ведутъ тъ-же красивыя жельзныя рышетчатыя ворота; кому онъ теперь принадлежитъ-не знаю, да и на домв нътъ надписи. Я-же тогда жилъ въ маленькомъ домикъ по Троицкой улицъ, близъ Троицкой церкви, и мнъ приходилось ходить на службу въ гимназію не близко; но что-же было дізлать, когда на окраинахъ города квартиры были и въ то время гораздо дешевле. Наконецъ, прихожу; швейцаръ отворяетъ дверь и впускаетъ меня въ пріемную. Стою, опершись на піанино, и жду своей участи. Насупротивъ запертая дверь ведетъ вь другую комнату, изъ которой слышенъ какой-то разговоръ, туда-то я и обратилъ все свое вниманіе. Прошло четверть часа въ тревожномъ ожиданіи. Наконецъ щелкнуль замокъ и вошель Княжевичъ. Но онъ ко мнв не подошель, даже не посмотрвль въ мою сторону, а началъ ходить по комнатъ. Ну, думаю, что-то будеть: буря или погода? Только что я ощупаль еще разъ въ карманъ прошеніе, какъ онъ подошелъ ко мив съ такими словами: "Вче-

рашній случай (онъ забыль, что это было два или три дня тому назадъ), для меня очень прискорбенъ. Вы извините меня; я былъ ужасно взволнованъ тъми безпорядками, какіе я нашелъ и вся моя желчь излилась на васъ. Вы знаете, я сербъ, а сербы вообще вспыльчивы; еще разъ простите меня". Туть онъ подощель ко мнь и я замьтиль у него слезы въ глазахъ; я не выдержалъ и отъ неожиданнаго умиленія самъ прослезился. Тогда онъ меня обняль и поцъловаль; я сдълаль тоже. "Мнъ - продолжалъ онъ-передали всѣ начальствующіе въ лицев, что вы одинъ изъ лучшихъ преподавателей, какъ по исправности, такъ и по умъню вести свое діло и что замінить васъ будеть не легко. Я върю имъ и съ этихъ поръ считайте меня вашимъ не только начальникомъ, но и другомъ. Теперь на время прощайте, успокойтесь, идите и обрадуйте вашихъ учениковъ; они очень опечалены". Но я въ этотъ-же день не пощелъ въ гимназію: я быль слишкомъ потрясенъ нравственно и ръшился отдохнуть. На слъдующій день, идя въ классъ, я встрътилъ въ корридоръ директора съ новымъ инспекторомъ М. Д. Деларю и нъкоторыхъ изъ учителей; они меня разспрашивали о моемъ свиданіи съ попечителемъ и чрезвычайно обрадовались такому исходу дъла. Не знаю почему Деларю сразу такъ тепло отнесся ко мнъ; только впослъдствии я узналъ эту ръдкую личность по сердцу и по его поэтическому настроенію. Съ этихъ поръ мы были искренними друзьями. Случилось, что въ этомъ-же году Княжевичъ положилъ основание обществу истории и древностей, до настоящаго времени существую-

щему. Вскоръ онъ далъ мнъ работу: перевести съ латинскаго языка на русскій статью изъ очень ръдкой книги, или върнъе изъ очень маленькой книжонки, слъдующаго названія: "Russia sive Moscovia, itemque Tartaria, commentario topographico atque politico illustrata. - Lugd. Batavorum. -Ex officina Elseviriana, Anno CIDIXXXX, cum privilegio". Я скоро окончилъ эту работу, представиль ее Княжевичу, который прочель ее съ удовольствіемъ и далъ мнѣ дипломъ на званіе члена-соревнователя Одесскаго Общ. Исторіи и Древностей, который я до настоящаго времени храню, какъ дорогой для меня документъ. Этотъ мой переводъ былъ напечатанъ въ выпущенной Обществомъ книгъ подъ заглавіемъ: "Описаніе Крыма" (Tartariæ descriptio) Мартина Броневскаго, начиная съ 333 по 367 стр.

Дорогія для меня воспоминанія о Д. М. Княжевичѣ никогда не изгладятся изъ моей памяти, а настоящій разсказъ мой, быть можетъ, переживетъ меня и останется еще для будущихъ покольній. Печальный исходъ моихъ отношеній къ Княжевичу навсегда покрылъ мое сердце трауромъ и скорбью. Онъ вскорѣ забольлъ такъ серіозно, что поспышилъ вывхать изъ Одессы, въроятно для пользованія совътами лучшихъ медиковъ Петербурга, но на пути, не помню гдѣ именно, скончался. Дорогой начальникъ и другъ, ты всегда будешь жить въ моей памяти и сердцѣ. Да покоится мирно прахъ твой!

## ₩.

#### Нъчто изъ воспоминаній о монхъ бывшихъ ученинахъ.

. Природа обидъла стариковъ тъмъ, что дала имъ престранную память: я, напримъръ, съ одной стороны, отлично помню то, что было со мною еще въ дътскомъ возрастъ, а съ другойчасто забываю то, что было вчера. Хотълось-бы поговорить о моихъ дорогихъ ученикахъ, изъ которыхъ помню многихъ, но далеко не всъхъ. Постараюсь, однако-жъ. Когда я былъ директоромъ Ришельевской гимназіи, я взялъ на себя преподавание латинскаго языка (это моя спеціальность) ученикамъ 7-го класса. Это быль одинъ изъ лучшихъ классовъ, какъ по поведенио, такъ и по прилежанію, а главное для меня, по особенному ко мнъ расположению. Войду, бывало, въ классъ, ученики встръчаютъ меня съ какою-то радостью и вмъстъ съ уважениемъ. Многіе-ли могутъ теперь похвалиться этимъ? Какъ все измѣнилось!... Изъ числа учениковъ этихъ выдающимися по прилежанію и по способностямъ были: два брата Сухомлиновы, Репяховъ (теперь профессоръ) и еще два брата, имени которыхъ не могу припомнить (кажется, польская фамилія). Между встми учениками вообще, и между поименованными въ особенности, было нъчто вродъ благороднаго соперничества (но не зависти), именно, кто изъ нихъ внимательнъе и способнъе. Я взяль на себя добровольно обязанность преподавателя, хотя это не совсъмъ нравилось бывшему тогда попечителю округа, который и жилъ въ

зданіи гимназіи (назвать его не хочу). Для меня главною задачею было подготовить ихъ къ выпускному экзамену, на которомъ, обыкновенно, спотыкаются и лучшіе ученики по древнимъ языкамъ. Задаешь, бывало, вопросъ, и мой ученики стараются отвътомъ опередить другъ друга. Не знаю, помнятъ-ли это теперь мои любимыя дъти, или забыли? Какъ-бы то ни было, но я находилъ въ этомъ величайшее удовольствіе. Пришло время экзамена. Попечитель, въроятно, изъ желанія доказать мнв, что мое преподавание не было плодотворно, пригласилъ къ экзамену нѣкоторыхъ профессоровъ, въ томъ числъ и извъстнаго профессора Струве, знатока своего дъла и человъка серьезнаго. На ихъ вопросы мои ученики отвъчали великолъпно, не смотря на нъкоторую оппозицію приглашенныхъ попечителемъ профессоровъ. Каждый разъ, какъ попечитель спрашивалъ мнѣнія у приглашенныхъ имъ профессоровъ (самъ онъ ничего въ филологіи не понималъ), его сторонники отзывались не совствить одобрительно. Тогда профессоръ Струве возражаль: "они отлично знаютъ и прекрасно отвъчаютъ, а я задаю имъ труднъйшіе вопросы". Видно Струве понялъ въ чемъ дѣло и спросилъ у учениковъ: "кто вамъ преподаваль латинскій языкь?" Они отвітили, указывая на меня. Тогда Струве, обращаясь ко мнъ, сказаль: "это очень хорошо, вы мастеръ своего дъла". Эти слова, повидимому, были непріятны попечителю и его сторонникамъ; но мое дъло выигранно и я радовался за своихъ учениковъ, получившихъ высшія отмътки по настоянію Струве. Вотъ какія бываютъ странныя отношенія къ начальству, но они имъли свои причины, о которыхъ я умолчу.

Вскоръ я бросилъ службу и вышелъ въ отставку. Но судьба меня не покинула: я вскоръ получилъ приглашеніе чрезъ намьстника Царства Польскаго, графа Берга, принять должность вицедиректора коммиссіи просвъщенія въ Царствъ Польскомъ и уъхалъ туда на службу. Потомъ вскоръ варшавская главная школа была преобразована въ русскій университетъ, и я получилъ должность инспектора университета. Попечитель округа, Витте, меня очень жаловалъ и мнъ предстояло счастье быть его помощникомъ, но я сильно заболълъ и возвратился въ мою родную Одессу съ отставкою, пенсіею въ 3,000 рублей и орденомъ Св. Владиміра на шеъ. Какъ иногда судьба играетъ человъкомъ! Не напрасна поговорка: "нътъ худа безъ добра".

#### Еще одно воспоминание о дорогихъ ученинахъ монхъ.

Когда Ришельевская гимназія помѣщалась въ домѣ, принадлежавшемъ Ришельевскому лицею, а теперь Вагнеру, я былъ учителемъ, еще молодымъ, полнымъ силы и любви къ своему дѣлу и къ молодымъ питомцамъ. Между ними я имѣлъ друзей, и здѣсь меня дѣти любили. Развѣ это не счастье? Бывало каждый разъ какъ я, послѣ окончанія уроковъ, по длинному корридору возвращался домой и уже доходилъ до лѣстницы, ведущей въ нижній этажъ, за мною бѣжали милые дѣти: двое Минчіаки и Кривошеинъ (теперь министръ). Братья Минчіаки всегда сопровождали меня, посылая рукою поцѣлуи, для меня

очень дорогіе, потому что они исходили изъ чистаго дѣтскаго сердца. Кривошеннъ тоже меня провожаль и посылаль мнѣ рукою прощальный знакъ. Онъ отличался какою то задумчивостью: что-то происходило въ его маленькой головѣ, умной и выразительной; не предчувствоваль - ли онъ тогда свое высокое назначеніе. Я думаю, что онъ не забылъ лицейскаго корридора и своихъ прощаній со мною, потому что дѣти отлично помнятъ свое дѣтство.

Помню еще и другое, подобное этому, прощаніе малютокъ со мною. Я преподавалъ въ частномъ пансіонъ г-жи Оденъ, въ которомъ учились братья Тработти, тоже такія милыя дъти,—они тоже сопровождали меня, посылая поцълуи. Помнятъ-ли они это? У меня при этихъ воспоминаніяхъ каждый разъ навертываются слезы, но слезы радости. Боже, какъ я былъ тогда счастливъ!...

I. I. Mepmeneburs.



# Воспоминанія

о времени, когда въ Одессъ еще не было ни мостовыхъ, ни водопроводовъ.

ынъшнее покольніе не имъетъ никакого понятія о томъ, въ какомъ состояніи были наши улицы, особенно осенью, когда часто по недълямъ шелъ дождь. Безчисленное множество возовъ, нагруженныхъ хльбомъ, такъ разрывали улицы, что дълались порядочныя ямы. Образовывался илъ, который въ некоторыхъ местахъ былъ очень жидокъ, въ другихъ-же довольно плотенъ. Осенью 1853 года проходилъ я по Спиридоновской улицъ. Когда я собрался переходить Ямскую и, погрузивъ ногу въ клейкую розмазню, вытащиль ее оттуда, то она оказалась безъ сапога. Тамъ я его и оставилъ. Волей-неволей долженъ былъ я взять дрожки и въ одномъ сапогъ приказалъ везти себя домой. Пушкинъ, когда жилъ здъсь, изобразилъ Одессу, назвавъ ее лътомъ песочницей, а зимой чернильницей. Удачнъе нельзя было изобразитъ Одессу. Въ тридцатыхъ годахъ цълые кварталы обводились канатами, потому что проходить по

нимъ было сопряжено съ опасностью для жизни. Одинъ грекъ, г. Корони, разсказывалъ мнъ, что онъ однажды долженъ былъ провзжать черезъ Старый базаръ. Благодаря грязи, онъ никакъ не могъ попасть туда, куда хотълъ. Онъ снялъ преспокойно сапоги, перекрестился, вскочиль на свою лошадь и въбхаль въ грязь. Лошадь прошла грязь въ бродъ по брюхо и оба счастливо выбрались оттуда. Послъ крымской войны, на нъкоторыхъ улицахъ стало лучше, но все-таки осенью надо было проходить болото въ бродъ на 11/2 фут. глубины. Помню я, какъ тоглашній реформатскій пасторъ Май, съ женой, постили институть благородныхъ дъвицъ. Туда вхали хорошо, но назадъ-явились препятствія. Извозчикъ довезъ ихъ только до Лютеранской церкви. Среди улицы онъ остановился и заявиль, что дальше не можеть ъхать, такъ какъ Дворянская изобилуетъ ямами и ъхать туда опасно. Никакія объщанія не помогли, и пасторъ съ женой должны были сойти съ дрожекъ и, чтобъ досгигнуть тротуара, пройти черезъ грязь на футъ глубины. Когда они пришли домой, то должны были отдать бълье прач-Мой брать, однажды, около гауптвахты (нынъшній домъ Либмана), по выходъ изъ дрожекъ, попалъ въ яму выше колѣнъ. Только съ помощью кучера удалось ему выбраться оттуда. Подо многими улицами были проложены сводообразныя мины. Влага проникала въ глубину, многія изънихъ обваливались; на верху-же всегда образовывалась яма. Такая мина тянулась отъ нынашняго дома реформатской церкви, въ концъ Херсонской улицы, до теперешняго дома Дурьяна По среди улицы было что-то вродъ Чернаго моря въ миніатюрь. Одинъ крестья-

нинъ вхалъ съ Преображенской улицы и, повернувъ на Херсонскую, не успълъ оглянуться, какъ его лошадь погрузилась и исчезла въ грязи. Лошадь очутилась въ ямъ обвалившейся мины \*). Въ то время какой-то здъшній острякъ послалъ изъ Константинополя генералъ-губернаграфу Строгонову пару большихъ непромокаемыхъ сапогъ, чтобы онъ могъ безъ страха за свою жизнь переходить черезъ улицы. Около полиціи образовалось также довольно большое озеро грязи. Для князя Г. оно послужило большимъ камнемъ преткновенія. Однажды онъ наняль за сто рублей крестьянина, чтобы тотъ, подъ страхомъ тюремнаго заключенія, на нъсколько недъль сталъ на Полицейской площади и пробоваль ловить рыбу. Крестьянинъ согласился, взяль деньги, сдълаль удочку, прицепиль къ ней селедку, кинуль въ болото камень, сталъ на немъ и забросилъ свою удочку въ ручей. Скоро послѣ этого, полиціймейстерь Вейнбергь проважаль мимо и замьтилъ стоявшаго крестьянина. Онъ послалъ своего казака узнать, чемъ занять тотъ. Посланный спросиль его: "Дуракъ, что ты тамъ дълаешь?"— "Я ловлю рыбу", — отвъчалъ хладнокровно крестьянинъ. "Прогони его прочь" - грозно приказалъ полиціймейстеръ изъ своего экипажа. "Сейчасъ, ваше высокоблагородіе"—и крестьянинъ торжественно поднялъ вверхъ удочку съ рыбой.

Переходъ черезъ Дерибасовскую улицу около теперешняго дома Ведде былъ могилой для

<sup>\*)</sup> Говорили также и о другихъ мъстахъ города, гдъ случалось подобное, но я этого не видълъ; я отмъчаю то, что самъ видълъ.

галошъ. Одна уважаемая дама погрузилась тамъ въ яму по колъна. Улицы начались замащиваться во время правленія нашего городскаго головы Кортаци, т. е. камни были свезены на одну улицу и сложены въ кучи, размърены, т. е. облиты накрестъ известковой водой.

Такъ окрещивались въ продолжении нѣсколькихъ дней кучи камней на Херсонской улицъ. Я стояль съ женой, воспользовавшись свободной минутой, и смотрълъ, какъ куча за кучей отмъчались известковой водой. На Дворянской улицъ еще не было камней. Она тоже жаждала такого отличія. Но что-же случилось! Вышло нѣчто удивительное! Въ одну изъ ночей наши камни перемънили свою стоянку и пропутешествовали на Дворянскую улицу. Пожелали-ли они еще и оттуда куда-нибудь переселиться — объ этомъ я ничего не могу сказать. Но на нашемъ кварталъ стояли всегда озера, когда шель дождь. Когда Яхненко быль здъсь городскимъ головою, то были устроены переходы черезъ улицы, т. е. возвышенныя тропинки для того, чтобы по крайней мъръ можно было перейти улицу, когда было грязно. Такъ все оставалось до начала замощенія. Наконець, попробовали замостить нѣсколько квадратовъ по Преображенской улиць и на Соборной площади, возль дома Крамарева. Это тянулось безконечно долго. Одинъ вънскій юмористическій журналъ написаль объ Одессь: "Одессу можно поздравить, потому что, если замощение улицъ займетъ столько-же времени, сколько образцы, тогда можно похвалиться, что черезъ двъсти лътъ улицы будутъ вымощены". Съ ознакомлениемъ, дъло пошло скоръй. А теперь? Мы слабо выражаемся, называя нашу мостовую лучшей и красивъйшей

въ міръ, которой мы должны гордиться.

А какъ было съ водой для питья? Какъ дорога была она! За деньги часто нельзя было ее достать, не смотря на немалое количество цистернъ.

За годъ передъ тъмъ, какъ началась водопроводная дъятельность, почти четыре лътнихъ мъсяца не было дождей. Атмосфера наполнилась пылью; темносърый слой такъ наполнялъ воздухъ, что солнце едва проникало черезъ него Иногда нельзя было разсмотръть креста на Соборъ. Но дождь все не шелъ. Когда даже сгущались черныя тучи и увъренно можно было ждать дождя, вдругъ поднимался вътеръ и все разгонялъ.

Почти всѣ цистерны изсякли, а если въ какой нибудь изъ нихъ и находили воду, то она была полна инфузорій и годилась только для мытья.

Въ Европейской гостинницъ платили въ моемъ присутствии за бутылку воды I рубль. Мнъ самому предлагали за ведро воды изъ цистерны I рубль. Какой-то спекуляторъ поъхалъ въ Николаевъ, нагрузилъ пароходъ водой изъ Спаска. Вечеромъ онъ достигъ береговъ Одессы, а въ ту-же ночь надвинулись тучи и пошелъ дождь. Всъ цистерны наполнились, и аферистъ на слъдующее утро вылилъ свою воду въ гавань.

B. U. Ulpaŭmens.





# Записки Анастасіи Динтріевны Ризо

(Списаны съ подлинной рукописи\*).

родилась 1801 г., 17 апръля. Отецъ мой, грекъ изъ Спарты, изъ сословія семейства старшинъ, былъ богатый, имълъ свой корабль и долго состоялъ мореплавателемъ, капитаномъ корабля и искуснымъ флотскимъ водолазомъ.

<sup>\*)</sup> А. Д. Ризо († ноября 1891 г.), бывшая въ послъдніе годы своей жизни начальницею женскаго епархіальнаго училища въ Кишиневъ, гдъ оставила по себъ хорошую память, какъ набожная и добрая воспитательница, представляетъ интересный типъ женщины "мистическаго" періода образованности нашего общества времени Императора Александра І. Воспитанная на иностранный ладъ, она, какъ видно изъ ея записокъ, плохо владъла русскимъ языкомъ, но, кромъ того, записки ея гръшатъ опибками въ хронологіи. Она ихъ писала подъ старость; но они особенно интересны по свидътельствамъ о первой эпохъ исторіи нашего института, и мы извлекаемъ изъ нихъ только то, что относится до исторіи нашего города. За сообщеніе записокъ приносимъ искреннюю благодарность Л. С. Мацъевичу. Прим. ред.

Во время революціи во Франціи, въ періодъ страшнаго террора, отецъ мой на своемъ кораблів привезъ въ Россію герцога Ришелье и многихъ другихъ французовъ. Бросивъ флотскую жизнь, онъ въ царствованіе государыни Екатерины ІІ принялъ подданство Россіи и опреділился въ пітхотный полкъ. Онъ былъ во всіхъ войнахъ: при взятіи Варшавы и при взятіи Могилева, гдіз имітль долгую стоянку и познакомился съ гречанкой изъ Спарты, дочерью купца Кафиджи, который торговалъ съ Китаемъ, а семейство его жило подъ покровительствомъ графини Потоцкой, которой принадлежалъ Могилевъ.

Отецъ мой тяготился военною переходящею жизнью и перешелъ въ карантинную. Его, какъ человъка образованнаго, приняли въ переводчики въ небольшомъ мъстечкъ Званцахъ, гдъ былъ карантинъ и таможня. Отецъ мой былъ гостепріименъ; турки и паши очень уважали его и часто пріъзжали гостить, и тогда у отца въ мъстечкъ былъ пиръ горою, всъ гуляли и веселились.

Въ 1810 году новый начальникъ карантина богатый генералъ Бороцъ, а до того былъ генералъ Макаровъ, который дружески жилъ съ отцомъ, обидѣлъ отца моего, который просилъ отставку и собрался съ семействомъ уѣхать въ Грецію. Въ томъ-же году отецъ мой, желая увидѣться съ герцогомъ Ришелье, поѣхалъ въ Одессу. Наняли квартиру, и черезъ три дня мать моя взяла насъ покупать въ морѣ, а отецъ ходилъ по горѣ. Я была быстрая и живая дѣвочка; не успѣла мать оглянуться, какъ я бухъ въ море и уто-

нула. Крикъ матери и дътей услышалъ отецъ, прибъжаль, сняль одежду, бросился въ море и вытащиль меня уже безъ чувствъ. Сбъжались люди, стали качать меня и привели въ чувство. Я получила морскую бользнь (?), отъ которой сильно страдала. Положение родителей было ужасное: не зная города, не видъвши герцога, отецъ въ горъ и слезахъ пошелъ заказать гробъ для меня. Онъ встрътился съ однимъ грекомъ, который сталъ разспрашивать отца о причинъ его слезъ и, узнавъ, посовътовалъ обратиться къ доктору графа Филипеско, знаменитому Прокъ. Обрадовавшись, что графы Филипеско въ Одессъ, отецъ поъхалъ къ нимъ съ радостью; добрые знакомые утъшили его и тотчасъ послали доктора. Графы Филипеско приняли большое участіе въ положеніи моихъ родителей. Когда я начала выздоравливать и встала на ноги, къ намъ прівхали два графа въ чудномъ, богатомъ молдавскомъ одъяніи. Они поразили меня какъ одъяніемъ, такъ и красотою своею, и я съ восторгомъ цъловала руки, благодаря за спасеніе жизни моей и за успокоеніе родителей. Они ласкали меня, сестеръ и брата, а брата Николая увезли съ собою. Гр. Филипеско прислали экипажъ, и мать съ нами также повхала къ нимъ. Старый графъ-настоящій патріархъ: большая бълая борода, важная, строгая и величественная осанка вельможи. Онъ позвалъ меня и ласково спросиль:  $_{n}$ Хочешь-ли ты учиться?  $^{u}$  — Очень хочу, дъдушка. - Онъ погладилъ меня по головъ и попъловалъ. Родители и все семейство графовъ сказали: "скоро ты будешь въ институтъ". Не знаю,

почему они приняли такое участие въ родителяхъ и въ насъ, но знаю, что вся экипировка для сестры Екатерины и для меня была графская: роскошное бълье, чудесная шелковая постель и проч. Когда родители привезли насъ въ институтъ, а потомъ пріъхало молодое семейство графа, всъ благословили насъ и сказали членамъ и директрисъ института, что вручаютъ воспитанницъ Екатерину и Анастасію по фамиліи Филипеско - Ризо.

Въ августъ мъсяцъ я уже была въ институтъ; я уже была умная дъвочка, все хорошо понимала. Дъвицы говорили: у тебя двъ фамили?--Да, у меня два отца: графъ Филипеско и папа Ризо, прибавляя, что не знаю отношеній графа къ родителямъ, но я понимала, что графы благодътельствовали родителямъ и намъ. Внесли за шесть льтъ за воспитание наше 12 тысячъ въ институтъ герцога Ришелье, — тогда за каждую платили по тысячь рублей. Когда первый разъ при мнъ пріъхалъ герцогъ Ришелье въ институтъ, то позвалъ Ризо - Филипеско, взялъ насъ на кольни, поцьловаль и сказаль: "вы дъти мои". Долго жили родители мои и Филипеско въ Одессъ; очень часто посылали за нами карету и "чернаго араба". Я читала по-гречески и отецъ далъ мнъ понять о священной исторіи. И, какъ по природъ смътливая, я совершенно познакомилась съ семействомъ графа Филипеско. Одинъ былъ женатъ, имълъ высокую, худую, некрасивую жену, по имени Тарцицу. Другой быль холостой; еще была графиня, дъвица Аннаки, ученая и очень пріятная, красивая; еще

—урожденная Филипеско, Екатерина Эммануиловна Балашъ, очень красивая и превосходно образованная. Къ ней часто прівзжали два толстенькіе мальчика Балашъ; мы гуляли вмѣстѣ съ ними и часто ссорились за маленькіе червонцы, которыхъ намъ Екатерина Эммануиловна давала всегла больше.

Графъ-патріархъ Филипеско съ семействомъ жили по графски, часто давали балы и были глубоко уважаемы всъми.

Герцогъ часто вспоминалъ и хвалилъ патріарха и все семейство. Къ несчастью, я забыла имена старой графини и стараго графа. Когда насъ привезли къ нему въ последній разъ, то дедушка насъ ласкалъ, цъловалъ и благословлялъ. Я сильно плакала, целовала ручки и ножки дедушки, котораго очень любила, и меня, рыдающую, едва отвели, и повезли насъ, горемычныхъ, въ институтъ. На другой день пріъхало все семейство графовъ; они привезли намъ множество конфектъ, нъсколько пудовъ сахару и разныхъ разностей; просили директрису жальть и любить насъ, и сдълали ей подарокъ Я безъ умолку рыдала, всъхъ цъловала со слезами, всъхъ благодарила за ласки. Они благословили насъ, и простились съ нами навсегда.... Ты, Господи Боже, по великому милосердію своему, почти всіхъ ихъ приняль въ царствіе свое, даруй имъ блаженство со святыми и награди ихъ царскими благами въчной жизни!

#### Инотитутъ 1810 года \*).

Мать наша прівхала проститься съ нами; она не плакала, а наставляла насъ быть добрыми и послушными, и говорила, что очень рада, что мы въ институтъ. Потомъ пріъхаль отецъ. Онъ очень плакалъ, взялъ насъ на колѣни, цѣловалъ и, обратясь ко мнъ, сказалъ: ты, дитя мое, Настя, была злая и ни къмъ не любимая, я только любилъ тебя и прощаль твои проказы, мать ты огорчала. Если-же ты въ этомъ большомъ дътскомъ обществъ будещь злая дъвочка, то я не благословлю тогда тебя и съ другого міра.... Я слізла съ колънъ, цъловала ноги отца, плакала, и сказала, что буду добрве всвхъ. Отецъ благословилъ насъ и съ горькими слезами простился съ нами. Много воспитанницъ присутствовало при прощании и также плакали. По совъсти, я совершенно исполнила мое объщаніе.

Герцогъ (Ришелье) часто прівзжаль и всв мы очень любили его. Когда онъ ходиль, мы бъгали подль него, но когда онъ сядеть, то всв окружать его, цълують и его не видно, — онъ говорить: "дъти, вы стъсняете меня, пустите".... "Ахъ, папа, скучно намъ безъ васъ до невозможности". Онъ былъ ласковъ и милостивъ, часто посылалъ цълому институту гостинцевъ... Однажды прівхалъ Ришелье очень скучный; мы болтали, скакали и пъли французскія пъсни и ничъмъ не могли развеселить его; наконецъ, онъ съ грустнымъ лицемъ говоритъ намъ: "Я прощаюсь съ

<sup>\*)</sup> По всей въроятности, говорится о чумъ 1812 года. *Прим. ред.* 

вами надолго, не скоро я буду здѣсь". Мы въ слезы: "Ахъ, папа, куда вы ѣдете?". - "Никуда, я буду въ Одессъ, но не скоро пріъду къ вамъ. Молитесь дъти, молитесь усердно, чтобы Господь сохранилъ васъ и меня", со слезами простился съ нами. Вскоръ оцъпили городъ и институтъ, перестръляли всъхъ кошекъ, разобрали многихъ дъвицъ, но осталось еще довольно. Ученіе прекратилось; осталась директриса Поцци съ мужемъ и вэрослою дочерью. Самъ Поцци училъ пънію, - добрый, славный учитель, а дочь смотръла за воспитанницами. М-мъ Поцци, слабаго здоровья, ръдко выходила къ намъ, а дочь ея была строгая; мы боялись ее. Мы больше сидъли на второмъ этажъ, сильно скучали за герцогомъ. Онъ присылалъ французскихъ классныхъ дамъ во время чумы, но они дурно обходились съ нами и ихъ часто перемъняли. Каждый почти день герцогъ подходилъ къ окну нашего этажа и каждая воспитанница должна была подойти къ окну. Мы плача посылали поцълуи и онъ рукою показывалъ на небо и крестился. Экономъ очень худо кормилъ насъ, хлъбъ былъ нехорошій и вонялъ сильно и всв кушанья были очень нехороши; мы голодали, были босы и оборваны. По нашей улицъ черные люди возили чумныхъ. Ахъ, стращно было. Мы кричали, плакали и молились. Когда герцогъ подходилъ къ окну мы показывали, что босы, показывали ноги, онъ иногда улыбнется, а мы рады были, что хоть улыбается и давай прыгать да показывать ножки. Не помню, сколько мъсяцевъ мы страдали, но уже зимою, не помню въ какой праздникъ, прівхалъ герцогъ и всв члены института и

для этого насъ хорошо одъла и обула; но когда мы увидъли нашего папа, бросилась къ нему, цъловала и наконецъ влъзла на кресло и герцога не было видно; онъ кричаль: "О! дъти задушите меня!". — "Нътъ, папа! Но не выпустимъ васъ. Охъ, много мы плакали безъ васъ, намъ было очень худо!". Едва члены освободили папу отъ дътей. Послъ чумы члены привезли директрису мадамъ Майе съ племянницею Каролиною. Послѣдняя была дочь одного генерала въ Варшавѣ; онъ внезапно умеръ и дътей его разобрали добрые люди и Майе взяла несчастную дъвицу Каролину Даренъ за дочь, которую сдълала классною дамою и хозяйкою. Она выдавала провизію и по приказанію Майе заказывала намъ голодный объдъ. Майе была бичь для института. Стали привозить изъ Букареста и изъ Яссъ очень много воспитанницъ, все богатые и комендантъ городе генералъ Кобле отдалъ дочь свою Клавдію-прехорошенькую и добрую. Она имъла хорошее начало и вошла въ мой классъ (3-й); мы сдружились и я за нее все дълала; она очень была избалована. По экзамену насъ переводили страшно несправедливо: богатыхъ такъ-сякъ пропускали; сиротъ-по справедливости переводили, за то мы сильно старались и были ученъе богатыхъ. На двънадцатомъ году я имъла десять ученицъ, съ позволенія Майе и по просьбѣ родителей, съ которыми я занималась по встыть предметамъ въ классахъ. Насъ учили по русски, по французски, по италіански и по нъмецки.

Герцогъ Ришелье съ отцовскою любовью желаль, чтобы въ институтъ все было нравственно

хорошо и чтобы дъти были въ довольствъ; но злая Майе подло обманывала герцога. Она объдала съ нами, но ей подавали другія кушанья и она оставляла свое кушанье долго передъ собою и, когда внезапно прівдетъ герцогъ во время нашего объда, она показывала ему, а онъ, обратясь къ намъ и пробуя это лукавое блюдо, говоритъ: "О, дъти мои, васъ славно кормятъ!", а мы голодны. Отецъ мой, увзжая, опредвлилъ швейцаромъ карантиннаго служителя-солдата, который върно служилъ ему и любилъ отца. Отецъ мой наградилъ его хорошими деньгами и просилъ жальть дьтей; купиль небольшой сундукь для насъ и даль солдату, чтобы мы отдавали ему на храненіе наши лакомства и гостинцы. Каждый місяць отпускали воспитанницъ къ роднымъ и знакомымъ и къ вечеру, когда дѣвицы пріѣзжали въ институтъ, Майе въ первой комнатъ ожидала ихъ и отбирала всв гостинцы, а я съ сестрою отдавали солдату на сохранение. Майе всъ гостинцы отбирала и бросала въ бочку въ кладовой, а потомъ продавала дътямъ за дорогую цъну эту скверность.

Въ четвертомъ классѣ я сдѣлалась странною дѣвочкою. Безсознательно по ночамъ сочиняла и заказныя работы дѣлала: каждую недѣлю заказывали учителя сочиненія и моего класса богатыя и слабыя въ сочиненіяхъ съ вечера просятъ меня: "душка Настя, сочини мнѣ и мнѣ". Я отговариваюсь: "спать и ѣсть хочу — не могу"; себѣ не сочинила, не могу и ложусь преспокойно спать. Ночью безсознательно иду по темнымъ комнатамъ и классамъ и въ 4 классѣ въ потем-

кахъ сочиняла; солдатъ молча наблюдаетъ за мною и на другой день говоритъ мнѣ: "барышня Настя, какъ вы нишите безъ свъчи?". Я отговариваюсь, что я спала и не писала, старикъ замолчитъ. Майе иногда гуляла съ нами по городу; вдругъ зоветъ: "Ризо-Филипеско, неотесанный брильянть, вышей мнв дворець графини Потоцкой .- У меня узора нътъ. - Она приказываетъ: "Вышей—приказываю". Мои ученицы плачутъ, я утъщаю ихъ; весь классъ очень любилъ меня: "Ахъ, бъдная Настенька, Майе будетъ бить ее". Ночью иду въ классъ и въ потемкахъ рисую на простой бумагь узоръ и на утро Майе даетъ кусокъ бълаго крепа и я вышиваю en petit point шелками. Майе посмотрить на мою работу: "ну, славно, брильянтъ неотесанный - дамъ конфектъ". Какъ видно, я была сомнамбулистка; и всю жизнь мою по ночамъ то, что было трудно днемъ, непремѣнно сдѣлаю. Клавдія Кобле приказывала нянѣ своей каждую субботу приносить чистое бълье и большихъ хорошихъ пироговъ по числу ученицъ въ нашемъ классъ и ночью мы садимся на ея постель и когда элая Майе и вст спять, въ потемкахъ добрая Клавдія угощаетъ насъ бѣдныхъ.

### Институтъ 1811 года.

Однажды мы сидъли на кровати Клавдіи и оканчивали угощеніе, вдругъ сдълалось свътло и появился на бъломъ конъ мой папенька во всей формъ. Я начала кричать: "возьмите насъ, папа, намъ здъсь не хорошо!" А папа говоритъ: "Терпи, дитя, будь добрая". Потомъ всъ начали кричать, а онъ поъхалъ на конъ къ сестръ въ дру-

гой дортуаръ. Тамъ всв начали также кричать, сестра-же, рыдая, говорила: "возьмите меня, папенька, отсюда, мнъ очень не хорошо". Папа благословилъ сестру и сказалъ: "терпи, дитя!" — и воротился опять ко мнв. Я, плача, просила взять насъ. Онъ повторилъ: "терпи! Я буду у тебя, дитя мое, когда ты будешь отходить въ другой міръ". Вст ахнули... Сдтлалось темно; мы очень испугались и стали сильно кричать. Входитъ Майе. "Что такое? чего вы кричите?" Мы разсказали все; она успокаивала насъ, но я не переставала плакать. На утро прівзжаеть герцогь, беретъ меня на кольни и разспрашиваетъ; я и и вст дтвицы разсказываемъ ему все подробно. "Вы во снъ видъли?" говорить онъ. – Нътъ, глазами видъли. — "Вы, дъти, обманываете меня". — Гръхъ папа обманывать: всъ были на ногахъ, видъли и слышали, что говорилъ m - r Ризо. — "А что онъ говорилъ? "-Онъ по-русски сказалъ, что придетъ, когда Настинька будетъ умирать, и что долго, долго будетъ ждать; и потомъ стало темно; мы испугались и начали кричать. M-lle Майе уговаривала лечь спать, но мы не спали и утъшали Настиньку. - Герцогъ спросилъ: "Такъ говорите вы правду, дъти? " — Истинную правду, папа. - Герцогъ Ришелье послалъ гонца въ Букарестъ къ графинъ Филипеско и получилъ отвътъ, что отецъ мой умеръ. Герцогъ сказалъ объ этомъ Майе и приказалъ не говорить этого мив и не шить намъ траурныхъ платьевъ. Злая Майе на меня разсердилась и сказала: "твой отецъ умеръ, ты теперь моя"—О, нътъ, нътъ! живъ отецъ, и я не ваша, нътъ! Мой отецъ живой, онъ былъ у меня

и еще придетъ. Нътъ, я не ваша, не хочу!... Герцогъ нѣсколько разъ, какъ пріѣдетъ, позоветъ бывало одну или двухъ ученицъ изъ моего класса и спрашиваетъ, какъ онъ видъли на бъломъ конъ Ризо: такъ ему казалось дивно. Послъ этого онъ еще болье ласкаль сестру и меня. Герцогъ Ришелье часто прівзжаль во ученія, проходиль по классамь, ласково спрашивалъ уроки по-нъмецки, и дъти съ восторгомъ отвѣчали. Онъ почти каждое воскресенье читалъ наши сочиненія на французскомъ языкѣ, исправлялъ ошибки и все хвалилъ. Онъ приказалъ, чтобы по воскресеньямъ и праздникамъ давали намъ до объда печеные пироги и всегда спрашивалъ меня: "Давали-ли пироги?" Мы благодарили. Всъ такъ любили папа, что старались его разсмъщить. Однажды воспитанница младшаго класса сказала: "папа, я буду называть васъ маманъ?"-Какъ такъ? да я-папа!-, Ничего, и мама въ маскарадъ становится папа". Онъ хохоталъ и говорилъ: "Ахъ, вы дъти!" Всъ въ одинъ голосъ: "маманъ! мы любимъ васъ какъ маманъ!"---Смъшные дъти! Но я-папа, и не хочу, чтобы вы называли меня мама. - Онъ много смѣялся, и мы до самаго экипажа провожали его.

Учителя всѣ были добры и деликатны; одинъ только былъ золъ на меня и ставилъ несправедливо отмѣтки. На экзаменѣ давалъ онъ писать (онъ былъ учителемъ чистописанія и арифметики) на большихъ александрійскихъ листахъ. Я рисовала и писала лучше всѣхъ богатыхъ—Кобле Клавдіи и прочихъ,—онъ-же ставилъ всѣмъ по 5, а мнѣ 2. Я терпѣть его не могла; онъ былъ для меня пу-

гало; никогда я въ классъ не смотръла на учителя Жукова... О, страшно несправедливо обижать дътей. Страданіе дътства вліяетъ сильно на дътское сердце; оно не должно знать слабости наставниковъ, которые должны быть святы предъ дътьми для того, чтобы дъти всегда незлобливо и правильно судили старшихъ. Не подымать головы на обижающихъ доселъ осталось у меня, восьмидесятилътней старухи: когда меня огорчатъ, я молчу и не подымаю голову на огорчившаго меня – и тъмъ кончается.

Предъ посъщеніемъ Великихъ Князей или другихъ знатныхъ людей, Майе разсылала по классамъ дъвокъ съ подносами и рюмочками вина; мы съ удовольствіемъ выпивали ихъ, тотчасъ дълались красными и отъ непривычки опьянялись, а посътители говорятъ: "О, какія онъ румяныя!" А мы просто пьяны! Тоже дълалось при экзаменахъ. Предъ послъднимъ экзаменомъ, напр., дали намъ кръпкаго вина; я была подгулявши и отвъчала за богатыхъ, по ихъ просъбъ. Всъ очень хвалили меня, но тогда злой Жуковъ позвалъ меня и далъ очень трудную задачу изъ математики. Я, къ досадъ его, скоро и хорошо разръшила. Я, пьяная, получила одобреніе!...

Герцогъ былъ высокаго роста, тонкій, худой, съ маленькой кудрявой головой, съ голубыми добрыми глазами, очень пріятнымъ бѣлымъ лицомъ, которое у него было безъ усовъ и бороды, какъ у женщины. Когда онъ ходитъ, мы скачемъ передъ нимъ, а когда сядетъ—цълуемъ его славную головку. Майе прогоняетъ насъ, а онъ, смѣясь,

говоритъ: "о, дъти, дъти!" затъмъ ласково про стится и уъзжаетъ.

Злая Майе мучила насъ голодомъ и била сиротъ, богатыхъ-же не смъла: онъ жаловались родителямъ, а тъ говорили членамъ. Когда отдавали насъ въ институтъ, то пригласили доктора Верлеяна быть нашимъ врачемъ. Съ голоду я часто падала безъ чувствъ; когда приводили меня въ чувство, я просила кушать. Докторъ привозилъ намъ очень вкусную "дъвичью кожу", изъ аптекъ, большими кусками; изъ-за насъ онъ поссорился съ Майе, но ничего не могъ сдълать. За годъ до выпуска я страдала пляской св. Витта, и только тогда, когда она схватываетъ и подкидываетъ меня, бросаетъ въ другую комнату, -- сильно страдаю и пляшу. Во все время ученія моего въ институтъ я постоянно имъла десять ученицъ; въ числъ ихъ была дъвица Кленова, богатая, единственная наслѣдница. Она имѣла огромный домъ въ городѣ, въ которомъ до выпуска жилъ ея дядя; у нея я бывала и она давала мнъ деньги, хорошіе башмаки и платья. Дядя быль ея опекуномъ

Учителя рѣдко спрашивали ученицъ моихъ, увѣрены-ли они въ томъ, что хорошо приготовили уроки. Съ богатыми ученицами я была очень строга, часто выпрашивала милостыню для бѣдныхъ; если онѣ упорствовали, то представлялась плачущею, пока не дѣлала по своему и тѣмъ пріучала ихъ быть милостивыми.

#### 1815 годъ.

Герцогъ Ришелье скучный прівхалъ въ институтъ; мы испугались: что такое? Онъ всегда быль веселымъ. Онъ вошелъ въ старшій классъ съ Майе: "Я пришелъ съ вами проститься, дѣти мои!" Мы бросились къ нему, сильно плача, цѣлуя его. Ахъ, папа, что будемъ безъ васъ дѣлать?—"Не плачьте. Я васъ передаю графу Ланжерону, который пріѣдетъ сейчасъ". Пріѣхалъ Ланжеронъ и члены. Про меня и сестру онъ сказалъ: "Это дѣти друзей моихъ, прошу ихъ жалѣть и миловать по выпускъ". Всѣ рыдали, цѣловали и порѣзали сюртукъ его; Ланжеронъ плакалъ, а члены едва освободили герцога изъ рукъ нашихъ. Со слезами герцогъ простился съ нами, приказалъ мнѣ писать къ нему. Онъ будетъ пэромъ въ Парижъ и сдѣлаетъ меня счастливою.

Графъ Ланжеронъ часто прівзжалъ, быль ласковъ и добръ, но мы его не цѣловали и не называли "папа". Еще два года должна была я страдать "голодомъ" отъ несправедливой и злой Майе. Она не смѣла бить старшихъ, но наказывала насъ, оставляя безъ обѣда и я, несчастная, часто отъ голода падала безъ чувствъ и докторъ Верлеянъ приходилъ и угощалъ меня "дѣвичьею кожею" и бранилъ директрису Майе.

Послѣ чумы привезли изъ Кишинева воспитанницу губернатора Гартинга, Тынгардъ, очень некрасивую и генералъ Катаржи также отдалъ своихъ трехъ дочерей, а меня и сестру бралъ къ себѣ на домъ, очень ласкалъ, дарилъ и называлъ отца моего дядею. Онъ, кажется, былъ губернаторомъ въ Кишиневѣ, навѣрное не помню, но его очень хорошо помню. Нѣсколько дней погостимъ у него, чудесно накормятъ, щедро пода-

ритъ насъ конфектами и дочерямъ своимъ сказалъ любить насъ и дълиться съ нами: "Настя и Катя – дъти моего дяди Димитрія Феодоровича Ризо". Одна изъ дочерей его умерла въ институтъ, а двъ старшія не кончили курса; одна изъ нихъ хорошо играла на фортепіано. Дядя пріъзжалъ еще два раза. Когда взялъ старшихъ дочерей, благословилъ насъ, цъловалъ, отцовски одарилъ насъ; прислалъ множество конфектъ и разныхъ гостинцевъ. Съ тъхъ поръ я дядю не видъла и не знаю, гдъ онъ — върно уъхалъ въ Грецію.

#### Разсиазъ моей матери.

Когда родители мои увхали съ графомъ Филипеско изъ Одессы въ Букарестъ, то часто вздили по монастырямъ. Они были очень набожны. Въ монастырв отепъ просилъ игуменью выйти къ нему и назначить мъсто, гдъ похоронить его. Мать съ плачемъ начала упрекать его, а отецъ отвъчалъ: "такъ Богъ велитъ" и черезъ три недъли, не много поболъвъ, умеръ. Его торжественно похоронили на назначенномъ мъстъ графы Филипеско.

Мать моя засватала брата Нихолая за какую-то знатную особу. Однажды съ матерью моею объдали у невъсты. Арабъ подаетъ тарелку графу и брату моему и тутъ-же падаетъ зачумленный и умираетъ. Братъ мой получилъ чуму. Мать его сильно любила, онъ былъ нъжный, добрый и хорошо образованный и вдругъ умеръ отъ ужасной чумы 24-хъ лътъ. Мать моя сама ухаживала за нимъ; съ двумя турками похоронила его и сама, получивъ на мягкихъ мъстахъ тъла четыре чумныхъ нарыва, — сошла съ ума. Ее отвезли въ чумное отдъленіе на полъ, огражденное высокою стъною. Она имъла природный знакъ на лицъ — пять пальцевъ розоваго цвъта. Подаютъполиціймейстеру бумагу о заболъвшихъ чумою.

Онъ съ ужасомъ крикнулъ: "ахъ, это родители мои! Сейчасъ повхалъ въ чумное отделеніе, велель гуркамъ взять сумасшедшую мать, которую узналь по знакамь на лицв (пять пальцевъ), на извъстную квартиру и пять турковъ смотръли за моею матерью. Полиціймейстеръ былъ найденышъ, Константинъ Ризо \*). Великое чудо совершилось по Милосердному Промыслу Божьему. Найденышъ Ризо узналъ, что въ городъ цыганка лечить чумныхъ, тотчасъ послаль за нею и сказаль: "я тебя хорошо награжу, если ты вылечишь барыню -мать мою". Цыганка и два турка ухаживали за больною и когда мать мою выпустили изъ последней ванны, она опомнилась и цыганка поэдравила ее съ жизнью. Она пошла и дала знать полиціймейстеру, что вылечила мою мать, но еще должна выдержать карантинъ. Константинъ Ризо послаль матери бълья, одежду барскую и всю провизю: чай, сахаръ и проч. Турки варили пищу и выдерживали карантинъ съ матерью. Каждый день одинъ господинъ подходилъ къ окну матери, "пантомимами" успокаивалъ ее и присылалъ лакомства. Она жила въ совершенномъ довольстви и скоро стала поправляться.

Когда окончился карантинъ, входитъ лакей, проситъ мать състь въ карету и привезъ ее въ домъ графа Филипеско. Они приняли ее, и радовались, что она спасена, успокаивали, что дъти ея Өеодоръ и Елисавета живы и находятся въ монастыръ. Прівхалъ найденышъ, падаетъ въ ноги матери. Она не узнала его, съ любовью обнимаетъ и разсказываетъ, что было съ нею. Филипеско благодаритъ его, но онъ говоритъ: "чудо Божіе спасло. Милосердіе Богородицы явило это великое чудо—спасло мою мать для несчастныхъ прочихъ дътей". Взялъ мать и дътей къ себъ. Съ нъжностью сына ледъялъ мать. Она прожила у него до 1817 г. По просьбъ матери, онъ согласился отпустить ее, съ условіемъ, возвратиться въ Букарестъ со мною и онъ женится на Анаста-

<sup>\*)</sup> Подкидышъ, взятый на воспитаніе и усыновленный Ризо. Прим. ред.

сів. Далъ денегъ, нанялъ дорожный экинажъ, далъ двухъ вооруженныхъ турокъ до границы и со слезами разстались въ 1817-мъ году въ Букареств.

#### 1817 годъ.

Мать моя выдержала чумной карантинъ въ Скулянахъ и поъхала въ Кіевъ, къ князю Ипсиланти, разсказала ему про свою бользнь, страданія и великое милосердіе Господа Спасителя, сотворившаго надъ ней дивное чудо. Князья Ипсиланти милостиво приняли мать мою, одарили ее и дали возможность прівхать въ Одессу. Когда мать пріъхала въ институтъ, мы тотчасъ узнали ее и бросились целовать и плакать, но она сказала: "вы не мои дъти". Пришла директриса Майе. "Да онъ Ризо-Филипеско-ваши дъти". — "Не хочу, дайте мнв моихъ дочерей!". А мы бъдныя рыдаемъ: маменька наша-кричимъ-просимъ, не бросай насъ маменька; я скоро кончу курсъ, черезъ мъсяцъ, и возьмете насъ. Ахъ, мы дъти ващи! Слезы и рыданія успокоили мать; она повела насъ въ спальню, раздъла, и, по природнымъ знакамъ узнала дочерей своихъ. Мнъ было 17 лътъ, но я походила на 12-лътнюю; была такъ худа, мала и черна какъ цыганка; а сестра на три года моложе меня, походила на совершенное дитя. Такъ изуродовалъ насъ институтъ нуждою и голодомъ. Мать была у графа Ланжерона и ходатайствовала о нашемъ выпускъ.

Въ день послъдняго экзамена дъвки, по обыкновенію, разнесли по классамъ подносы съ рюмками; за нъсколько минутъ до входа въ залъ я съ удовольствіемъ выпила. Въ скоромъ времени начался экзаменъ, было громадное общество. Всъ мы красны, румяны, нами любовались, а мы были подъ весельемъ. По просьбъ богатыхъ воспитанницъ, они едва могли пощевелить губами, я смѣло отвітчала за всітхь, очень весело смітясь; я хорошо знала языки и науки, которыя преподавали, да и сама я учила другихъ. Получала отъ общества и членовъ: "браво, Ризо-Филипеско!". Жуковъ, подозвавъ меня къ доскъ, хотълъ обидъть, задаль страшную задачу изъ математики; но я, полупьяная, на зло ему, превосходно ее ръшила-"браво, Ризо-Филипеско!". На другой день пришли всв учителя поздравить насъ; я смъло спросила Жукова: "за что обижалъ меня?". Онъ отвъчалъ: "Однажды по купеческимъ дъламъ отецъ мой долженъ былъ повхать заграницу. Взялъ меня, 11-лътняго мальчика и мы взошли на корабль отца вашего - Димитрія Ризо; онъ былъ капитаномъ корабля. Я огорчилъ моего отца; батюшка вашъ, какъ капитанъ, высъкъ меня порядочно, я старался отомстить вамъ, но не могъ, только ставилъ дурныя отмътки; но вы останетесь классными дамами, надъюсь утъшить себя". Я сказала ему: "Вы върно, г-нъ Жуковъ, — турокъ $?^u$  — и отвернулась отъ злаго человѣка.

Матери моей наотръзъ отказали выпустить насъ. Я успокаивала ее и просила не уъзжать безъ насъ. На другой день пріъхалъ графъ Ланжеронъ съ членами и секретаремъ. Графъ Ланжеронъ обратился ко мнъ и сказалъ: "вы съ сестрой, дъвицы Ризо-Филипеско, должны заплатить долгъ институту три тысячи, должны отслу-

жить". Я смѣло подошла къ графу и сказала: "я выйду замужъ и заплачу этотъ долгъ". Всѣ это одобрили. Сдѣлали другой актъ—я подписала и славно надула всѣхъ. Они знали, что отецъ мой заочно засваталъ меня за богатаго купца, который посѣщалъ насъ и приносилъ намъ конфекты; но не знали, кто женихъ мой.

Мать моя была у Майе, ожидала ръшенія и съ восторгомъ сказала, что насъ выпускаютъ изъ института; но мать сказала, что чрезъ нъсколько дней пріъдетъ за нами. Всъ обрадовались.

Послъдній урокъ русской словесности. Учитель Куржеевъ задалъ сочиненіе въ стихахъ. Мы въ стихахъ описали всю жизнь Майе, какъ она мучила насъ:

"Ахъ, бъда, горькая бъда, Директриса зла. День пълый кричитъ, Такъ что ночью не спитъ. Въ одной рукъ ключи, Въ другой Лебонеданъ \*) Каландушка \*\*) не кричи "Апрене мадамъ". Какъ слово скажетъ, Какъ иголкою кольнетъ. Каландушка скачетъ Она, злая, ловитъ"....

Не помню остальныхъ. Учитель Куржеевъ отнесъ эти стихи въ совътъ членовъ и Майе тотчасъ уволили изъ института.

<sup>\*)</sup> Лебонеданъ-ослиныя уши.

<sup>\*\*)</sup> Каландушка—собаченка.

Майе еще нъсколько дней выносила свои вещи, поъхала въ Кишиневъ и сдълалась ростовщицею; всъмъ извъстна Майе въ Кишиневъ.

Послѣдній великій постъ я съ своими ученицами и съ подругами читала жизнь Спасителя, молились, плакали, били поклоны и когда встали, я громко сказала, что отрекаюсь отъ богатства и замужества и хочу на землѣ нуждаться, страдать—лишь-бы удостоиться быть въ раю; сиротки повторили.

#### 1822 годъ.

Посвятивши всѣ дни жизни моей воспитанію юношества, ночи были мои, я ложилась въ часъ, а вставала постоянно въ четыре часа. Занималась чтеніемъ высокихъ мыслителей, живописью и музыкою.

Я воспитывала дочерей брата Димитрія Димитріевича Ризо, имѣла и другихъ воспитанницъ. Жизнь моя была уединенная, я ни съ кѣмъ не знакомилась; днемъ дѣтей воспитывала, ночью себя духовно воспитывала и усовершенствовала духовнаго моего человѣка, т. е. душу. "Потерянный рай" на итальянскомъ, "Массильонъ" на французскомъ языкѣ и, наконецъ, громадное сочиненіе о "Другомъ мірѣ" Гогенштауфена, которое освѣтило меня познаніемъ ближняго и будущей загробной жизни, мыслящая духовная жизнь моя сдѣлала меня "странною дѣвкою".

Надобно, чтобы человъкъ освятилъ себя совершенною върою, пламенною молитвою, ежеминутною бдительностью надъ умомъ и сердцемъ, тогда только

душа достигнетъ возможности овладъть чувственнаго "человъка". Магнитизмъ, которому непостижимо покоряются силы души, бываетъ недвижимъ. Душа-же, дъйствуя божественною силою, влекущею исцълять и предохранять человъка. О! это сильная борьба! и непостижимая уму человъка. Вотъ первый случай силы души: я стою на внутреннемъ балконъ второго этажа, чувствую, что по улицъ идетъ страшное чудовище; я уже помертвъла, но когда чудовище взошло на балконъ, я схватилась за перила и обмерла. Въ это время выходитъ братъ мой, встръчаетъ генерала въ полной формъ, съ лентою и звъздами, извиняется, что не можетъ принять его, указывая на меня, говоритъ: "сестра моя больна". Посылаетъ за докторомъ Андреевскимъ. Тотъ, зная мою бользнь-магнитизмъ, привозитъ съ собою другого доктора; съ трудомъ мертвыя руки отняли отъ жельза и положили меня на диванъ. Я начала въ безсознательности говорить, что этотъ страшный разбойникъ ущелъ изъ каторги, на немъ видны пытки наказанія, онъ обокралъ одного князя въ Букарестъ, въ Яссахъ, сдълалъ фальшивыя бумаги отъ Государя Александра І; совершиль много убійствь и прівхаль, чтобы обокрасть князя Воронцова и моего брата; подробно разсказала ужасныя дёла разбойника.

Генералъ-разбойникъ сдълалъ визитъ князю, былъ очень хорошо принятъ. Два доктора и братъ тотчасъ поъхали къ князю Воронцову и разсказали ему все слышанное. Пораженный князъ хотя лично зналъ "подложнаго генерала", не усумнился въ моемъ провидъніи. Въ ту-же минуту

арестовалъ разбойника, заковалъ въ цѣпи и нащли всѣ предсказанія очень вѣрными.

Однажды въ духовной бесъдъ съ архіереемъ Иринархомъ, я сказала, что читала сочиненія Гогенштауфена. Онъ спросилъ: "сколько лътъ было вамъ?" — "Двадцать пятый". — "А я читалъ, мнъ было сорокъ лътъ и каждый разъ обливалъ голову водой. — Какъ съ ума не сошли. О! да у васъ большой лобъ и кръцкая голова"...

По милости Государя Александра I открыть быль въ Одессъ пансіонь для несчастныхъ гречанокъ, спасенныхъ во время страшнаго возмущенія въ Константинополь \*). Начальницей была г-жа Авраміоти. Она имъла дочь, ученую красавицу-гречанку, которая была классною дамой; сестра моя также была классною дамой. Я сердечно подружилась съ ними; иногда къ нимъ на биржевыхъ дрожкахъ съ старымъ биржевымъ Иваномъ. Никогда я не садилась, не спросивши его: здоровъ-ли онъ? посылала гостинцевъ его дътямъ и, поболтавши, садилась. Однажды подътхали дрожки и на нихъ, въ три погибели согнувшись, мой Иванъ. "Здоровы-ли вы?" -не отвъчаетъ. "Что съ вами?" Подхожу и -о ужасъ!-графъ Собанскій. "Ахъ, какой вы низкій и элой, безнравственный человъкъ! "- А вы, дъвица Ризо, хранимы самимъ Богомъ. -- "Да накажетъ васъ Господь за ваши злыя дъла-нуждою, голодомъ и презрънемъ людей! Фу, какой ужасный человъкъ!".

<sup>\*)</sup> Подразумъвается избіеніе христіанъ въ 1821 г., когда быль убить патріархъ Григорій V. *Прим. ред.* 

Братъ мой, слушая изъ окна слова мои, боялся, чтобы онъ не застрълилъ меня. Не бойтесь братецъ, добрыхъ и нравственныхъ дъвицъ не стръляютъ. Въ тотъ-же день Собанскій исполнилъ подъ окнами моими прекрасную серенаду.

До возмущенія поляковъ, Собанскій велѣлъ вытащить изъ погребовъ своихъ всѣ бочки съ водкою и зажечь; улицы горѣли, а графъ Собанскій послалъ сказать мнѣ, что онъ дѣлаетъ для меня иллюминацію, я-же просила сказать ему, что онъ дѣлаетъ опытъ, какъ будетъ горѣть въ аду...

Одна изъ ученицъ моихъ по институту была Въра Кленова, очень богатая. Когда мы вышли изъ института, я уъхала, а она осталась въ Одессъ, имъла большой домъ и жила открыто. Когда же я возвратилась изъ Николаева чрезъ три года, Въра была совершенно свътская барышня, "по волъ жила". Но она помнила наставленія мои—вела нравственную и богомольную жизнь—всъ ее уважали и любили.

Графъ Ланжеронъ все сваталъ Въру за знатныхъ жениховъ, но она отказывала. У Въры была тетка-купчиха; она посъщала ее и разъ увидъла тамъ чиновника, очень бъднаго, познакомилась съ нимъ. Графъ Ланжеронъ прітхалъ сватать Въру; она говоритъ графу: "за вашего жениха не выйду, а если вы хотите счастья моего, то прошу васъ засватайте меня за чиновника Лекса".—"Что это вы хотите выйти замужъ за бъднъйшаго чиновника?"—"Да, да, прошу васъ, сдълайте мнъ это добро. Сегодня посватайте меня за Лекса и привезите его ко мнъ". Графъ исполнилъ просьбу Въры. Прітхавши къ себъ, графъ зоветъ Лекса и

говорить: "ну, брать, счастье къ тебъ идеть! Въра Кленова просила меня засватать тебя за нее!"—"Вы шутите,—не обижайте меня".—"Нъть, голубчикъ, братъ! Садись со мной и маршъ къ невъстъ!" Въра встрътила жениха съ любовью, ласково переговорила съ нимъ, дала ему нъсколько тысячъ и они черезъ двъ недъли повънчались. Всъ ее похвалили, и она съ мужемъ дала великолъпный свадебный балъ.....

Бъдность скрывала достойнъйшаго и честнаго человъка, а богатство поставило на честь и славу бъдняка. Воронцовъ все возвышалъ Лекса и скоро онъ сдълался извъстнымъ за умъ и честность, получилъ чинъ генерала, поъхалъ въ Петербургъ и былъ сенаторомъ. Но до того онъ еще жилъ въ Одессъ, до выъзда моего.

Съ восторгомъ оставила мрачную и бурливую для меня Одессу въ 1827 году.





# Еще два слова объ Одессъ въ 30-хъ годахъ.

Одессѣ въ 30-хъ годахъ, я узналъ изъ газетъ, что вы интересуетесь личностью графа II. А. Разумовскаго, бывшаго чиновника особыхъ порученій при Новороссійскомъ генералъ-губернаторѣ, проживавшаго въ Одессѣ. Сообщу, что могу.

Въ какомъ году онъ здѣсь поселился—не знаю\*). Въ 1831 г. я засталъ его уже въ Одессѣ. Жилъ онъ за городомъ, на дачѣ, которая расположена у Водяной балки, въ концѣ Колонтаевской улицы (нынѣ одна часть принадлежитъ А. Н. Пашкову, а на другой находится пробковый заводъ г. Арпса). Графъ имѣлъ страсть къ постройкамъ. По его дачѣ были разбросаны постройки и высокія и низкія, разныхъ архитектуръ, съ разными крышами (желѣзо, черепица, гонтъ и даже камышъ). Оригинальныя постройки, загадочные гроты, даже подземные ходы — все это въ изобиліи было по дачѣ. Одни постройки онъ ломалъ, другія строилъ. Домъ, принадлежащій нынѣ г. Пашкову, ломался

<sup>\*)</sup> Въ 1806 году.

и строился нѣсколько разъ и не былъ доконченъ до смерти графа. Среди этихъ построекъ возвышалась часовая башня, съ которой колоколъ извъщалъ жителей Молдаванки о наступлени каждаго часа. Въ домъ графа были свои мастерскія, свои мастеровые: плотники, кузнецы, столяра, слесаря, сапожники, садовникъ и даже нъмецъчасовщикъ. Всъ получали приличное вознагражжденіе и ділали то, что хотіли, и тогда, когда пожелаютъ. Если разносчикъ товаровъ проберется въ графскій дворъ и попадется на глаза графу, графъ любезно разспроситъ его о родъ торговли, о заработкахъ, откуда родомъ и проч., и если понравится графу, онъ покупаетъ безъ торгу весь товаръ и сваливаетъ все въ одну кучу. Передъ праздниками Рождества Христова и Пасхи, каждый изъ служащихъ получалъ опредъленное количество матеріала на костюмъ, и здѣсь же все это шилось своими портными.

Графъ никогда и никуда изъ своей дачи не выходилъ и не вывзжалъ, жилъ въ одиночествв и безъ религіи. О немъ ходило много легендъ. Говорили, что онъ былъ массономъ. Говорили, что его подземныя галлереи, выложенныя камнемъ, шли далеко подъ городъ и соединялись съ нвкоторыми домами. Говорили, что онъ былъ сосланъ сюда Императоромъ Николаемъ; другіе, —что, впавши въ немилость Государя, онъ самъ здвсь поселился. Говорили, наконецъ, что Императрица Александра Өеодоровна, жившая въ Одессв въ 1829 г. на дачъ Рено, близь Малаго Фонтана, пожелала видвть графа Разумовскаго и съ этою цвлью, не предуввдомивши графа, прівхала къ нему на дачу.

Узнавши объ этомъ, графъ распорядился принять Императрицу съ подобающими почестями, самъ-же скрылся гдъ-то на дачъ. Императрица прошла по его дому и уъхала...

Умеръ онъ въ 1835 году. Когда въсть о его смерти разнеслась по городу, толпы народа направились на дачу; одни, чтобы видъть покойнаго, другіе, чтобы видѣть тотъ домъ, о которомъ такъ много разсказовъ ходило по городу, который быль облечень чемь то таинственнымь. Пошель и я. Въ огромной залѣ на катафалкѣ возвышался гробъ, покрытый непроницаемой кисіей; статуи и статуэтки на мраморныхъ колоннахъ также были закрыты кисіей. На меня, на молодого тогда человъка, вся обстановка графскаго дома произвела впечатлъние чего-то величественнаго, но не изящнаго. Все было нагромождено безъ вкуса и порядка. Съверная и западныя стънки залы были стеклянныя (стекла были вдъланы въ бронзовыя, или бронзированныя рамы), за стекломъ помъщалась огромная, въ нъсколько саженъ высоты, клътка, плетеная изъ проволоки; въ этой клъткъ при жизни графа было царство пернатыхъ разныхъ породъ и видовъ; незадолго передъ смертью, по распоряжению графа, всв птицы были выпущены на волю.

Черезъ нѣкоторое время послѣ смерти имущество графа продавалось съ аукціона. Сукна, ситцы, платки, кружева, разные другіе товары, а также иструменты,—все это снесенное къ одному мѣсту, представило разнообразную и разнородную гору предметовъ. Продажа продолжалась нѣсколько недѣль, съ одной стороны, въ виду незначительнаго населенія города, съ другой — въ виду массы вещей, подлежавшихъ продажѣ.

Разъ я уже взялся за перо—скажу два слова объ отливкъ колоколовъ и о театръ.

Кто изъ одесситовъ не знаетъ большаго соборнаго колокола. Это одинъ изъ симпатичнъйшихъ колоколовъ по тембру. Едва-ли найдется въ Одессъ другой такой колоколъ съ такимъ мягкимъ, бархатнымъ симпатичнымъ тономъ. Императоръ Николай, будучи въ Одессъ въ 1829 г., подарилъ городу пушки, взятыя подъ Варной. Изъ этихъ-то пушекъ и отлитъ соборный колоколъ. Мастера были выписаны изъ Москвы. Печь для отливки была устроена на Соборной площади, нъсколько правве того мъста, гдъ теперь памятникъ Воронцову. Первая отливка колокола не удалась. Когда на блокахъ подняли колоколъ изъ формы—не доставало куска. Его снова разбивали, плавили и отливали второй разъ. При отливкъ многіе бросали въ печь серебряные рубли. На этомъ-же заводъ былъ отлитъ большой колоколъ для Михайловской церкви, что на Молдаванкъ. Во время второй отливки одинъ изъ мастеровъ, поссорившись съ подрядчикомъ, отделился отъ компаніи и построилъ заводъ на Петропавловской площади, гдв и были отлиты большіе колокола для Петропавловской церкви и для Михайловскаго женскаго монастыря. Прежде, чъмъ поднять соборный колоколъ, пришлось вырубать въ колокольнъ, которая была тогда отдъльно отъ церкви, нъкоторыя мъста; рубили часть сводовъ, арокъ

и даже ствны, чтобы колоколъ могъ свободно пройти наверхъ. На блокахъ, при участіи массы народа, онъ былъ поднятъ и утвержденъ. Тогда еще колокольня была отдвлена отъ собора, который былъ построенъ по типу Петропавловской или Троицкой церкви, съ колоннами и фронтонами. Соединеніе собора съ колокольней произведено гораздо поэже, уже въ 40-хъ годахъ; тогдато былъ устроенъ и нынвшній шпицъ, который изготовлялся нвмцемъ, имввшимъ мастерскую на Полицейской площади, противъ полиціи.

Отъ храма молитвы довольно ръзкій переходъ къ храму искусства, но этимъ я оканчиваю, а потому переходъ невольный.

Театръ, который, какъ всъмъ извъстно, помъщался на томъ-же мѣстѣ, гдѣ теперь построенъ новый, хотя былъ сравнительно и небольшой, но достаточно красивъ и по тогдашнему населенію города (сороковыхъ годовъ) достаточно вмѣстителенъ. Особенно красива была колоннада, выходившая на площадь противъ англійскаго клуба (позже она была уничтожена, задълана). Представленія давались не каждый день. Труппа была по преимуществу италіанская, оперная. Русская драматическая была ръдко и случайно, наъздомъ. Доходы театра не покрывали расходовъ; театръ всегда приносиль городу убытокъ. Во избъжание этихъ убытковъ театръ нѣкоторое время отдавался съ торговъ одновременно съ поставкой мяса и другихъ продуктовъ для карантина. Кто становился маркитантомъ для карантина, тотъ становился и антрепренеромъ, или директоромъ театра. Доходы на одномъ предпріятіи покрывали убытки на другомъ. Взявшему театръ предоставлялось передать антрепризу и въ другія руки, но за свой страхъ и рискъ—городъ въ матеріальную сторону дѣла не вмѣшивался. Театръ освѣщался стеариновыми свѣчами, имѣлъ достаточно ложъ и мѣстъ; тамъ, гдѣ теперь партеръ — креселъ не было и невзыскательная публика по болѣе дешевымъ цѣнамъ, стоя, созерцала представленія.

Самуиль Бориневить.



# Историческія данныя,

КАСАЮЩІЯСЯ ПОРТА И КАРАНТИНА\*).

читаю не безъинтереснымъ представить въ хронологическомъ порядкъ перечень правительственныхъ распоряженій, изъ которыхъ видно, какъ по завоеванію кръпости Хаджибея (нынъ Олесса), заливъ одесскій былъ избранъ для устройства въ немъ порта и какъ это распоряженіе приводилось въ исполненіе сначала вице-адмираломъ де-Рибасомъ и инженеромъ де-Воланомъ, а затъмъ послъдовательно и остальными исполнителями.

Для постройки гавани въ Одессъ на первый разъ было ассигновано 26.000 рублей ассигнаціями и повельно составить штаты для таможни и

<sup>\*)</sup> Статья эта по своему характеру не вполнъ подходить къ нашему сборнику—помъщаемъ ее, однако, такъ какъ она представляетъ новыя интересныя подробности объ одной той части города, которая имъетъ большое значеніе въ его исторіи.

Прим. ред.

карантина; затъмъ, 30 мая 1794 г., графъ Зубовъ предписалъ екатеринославскому губернатору отвести подъ строенія и городской выгонъ Хаджибея 29.500 десят. удобной и 1.200 неудобной земли и предоставить вице-адмиралу де-Рибасу раздачу мъстъ.

При первоначальномъ расходованіи этихъ 26.000 рублей, оставшихся отъ найма вольныхъ матросовъ для военной флотиліи, было приступлено къ построенію большаго мола, малаго жете, эллинговъ и верфей для починки судовъ и 2-хъ пристаней. Въ 1800 году, і марта, горолу отданы всъ пріуготовленные въ прежніе годы на отдълку гавани казенные матеріалы.

Въ Высочайшемъ указѣ отъ 24 января 1802 года въ 3-мъ пунктѣ сказано: "Дабы новостроющаяся въ Одессѣ съ хорошимъ успѣхомъ гавань и впредь могла содержана быть въ чистотѣ и исправности, съ потребными каждогодными починками, безъ крайняго для города отягощенія, позволяемъ на сей предметъ отдѣлять ежегодно десятую часть изъ таможенныхъ того города сборовъ, въ пополненіи суммъ изъ городскихъ доходовъ, на сей конецъ опредѣленныхъ. Назначенная сумма должна начало поступленія своего имѣть въ общіе городскіе доходы съ сего 1802 года".

Въ томъ-же 1802 году на новостроющіяся гавани было выдано въ заемъ одесскому магистрату 250.000 рублей, съ разсрочкою уплаты на 14 лѣтъ.

Высочайшимъ указомъ 26 йоня 1803 года повельно: Вмьсто десятой части таможенныхъ сбо-

ровъ, отдълить городу Одессъ пятую часть оныхъ на продолжение постройки мола.

Высочайшими рескриптами на имя герцога Ришелье:

- 1) Отъ 19 февраля 1804 года въ 3-мъ пунктъ сказано: "Присвоенные городу доходы, какъ-то: всякій откупъ и пятая часть таможенныхъ сборовъ имъютъ особенное свое назначение и ни на что другое не должны быть употребляемы, какъ на исправление малаго мола, на заведение и содержаніе госпиталей, фонтановъ, водопроводовъ и т. п. общественных устроеній. Въ 4-мъ пункть: "Подъ главнымъ вашимъ начальствомъ всъ сіе устроеніе, такъ и постройка карантина, принадлежатъ къ дъйствію и обязанности комитета, особенно для сего установленнаго и отчеты въ суммахъ имъ употребленныхъ, должны поступать прямо въ государственное казначество". Въ 5-мъ пункть: "Въ комитеть семъ, подъ предсъдательствомъ вашимъ, имъютъ быть членами: одесскій комендантъ, надзирающій за производствомъ работъ, инженеръ полковникъ Ферстеръ, карантинный и таможенный инспекторы, городской голова, 2 члена отъ купечества, имъющаго въ Одессъ торговыя заведенія по назначенію вашему и казначей изъ городского общества по вашему-же избранію".
- 2) Отъ 7 іюля 1803 года, повельно отпустить изъ казны 160.000 рублей для построенія карантина.
- 3) Отъ 10 марта 1808 г. представлено городу позаимствовать 175.400 рублей на отстроеніе карантина, съ тъмъ, чтобы сумма эта была возвра-

щена изъ городскихъ доходовъ въ течение десяти льтъ.

Высочайшимъ манифестомъ отъ 16-го апръля 1817 года дарованы г. Одессъ права и свобода торговли, присвоенныя порто-франко, на 30 лътъ.

Высочайшимъ указомъ правительствующему сенату отъ 9 іюля 1822 года опредълено во 2-мъ пункть: "для склада товаровь, за кои хозяева не заплатять еще въ пользу г. Одессы пошлины, выстроить въ Одессъ, подъ горою, на мъстъ, занимаемомъ нынѣ четырьмя домиками, оставшимися отъ прежняго карантина, -- способный, прочный и благонадежный магазинъ; вмъсто сихъ домиковъ, для жительства таможеннаго досмотрщика, прибрежной стражи и казачей команды, выстроить особую казарму; сверхъ того, въ самой таможнъ построить магазинъ и караульню для таможенныхъ сторожей. Мъстному начальству поставить въ непремънную обязанность, чтобы какъ устроеніе черты порто-франко, такъ и помянутыя постройки совершены были въ теченіе нынъшняго года; объ отпускъ потребныхъ суммъ дано Нами отъ сего числа указъ министру финансовъ". Въ 3-мъ пункть: "со всъхъ иностранныхъ товаровъ, въ Одессу привозимыхъ и пошлиною по тарифу обложенныхъ, хотя-бы они были къ потребленію въ Одессъ или къ вывозу въ другія мъста Имперіи, вмѣсто отмѣненной консомаціонной пошлины въ пользу города одну пятую часть пошлины, установленной новымъ тарифомъ, а съ запрещенныхъ симъ тарифомъ къ привозу въ прочія мѣста Имперіи товаровъ взимать одну пятую часть полной пошлины, опредъленной тарифомъ 1819 года.

Сборъ сей предоставить собственно на городскіе расходы, возложивъ на попеченіе города содержать вновь предполагаемаго къ постройкъ магазина, рва, вала, рогатокъ, домовъ для заставъ и объездчиковъ, по черте порто-франко, во всегдашней готовности". Для строенія и передълокъ Одесскаго карантина въ 1822 - мъ году было отпущено 100,000 рублей изъ процентнаго сбора, собиравшагося въ таможняхъ на устройство карантиновъ, и въ добавокъ къ этимъ 100,000 рублямъ позаимствовать изъ доходовъ гор. Одессы еще 59,124 руб. 95 коп., съ тъмъ, чтобы въ будущемъ году возвратить сумму сію изъ строительнаго комитета". Работы по постройкъ карантина были окончены къ концу 1824 г., а въ январъ 1825 г. Новороссійскій губернаторъ и полномоченный Бессарабскою областью предписалъ снарядить коммиссію для освидѣтельствованія всѣхъ построекъ, оказавшихся непрочными; затымь было отпущено для окончательнаго устройства и приведенія карантина въ надлежащій видъ еще 200,000 руб. изъ пятой части пошлины, поступавшей въ пользу города; на счетъ этой суммы произведены были въ 1827 году разныя исправленія и постройки бакалейнаго отділенія, парлаторіи и друг. Въ 1829 году генералъ-губернаторъ, графъ Воронцовъ, повергалъ на Высочайшее благоусмотръніе проекть на устроеніе въ Одессъ чумнаго квартала и вокругъ него стъны. Деньги на означенное строеніе предполагалось отнести на слъдующіе источники: 150,000 руб. изъ государственнаго казначейства, отпущенные въ 1827 году, и остальные изъ остатковъ городскихъ доходовъ 1830 года. Означенное предположение получило Высочайшее утверждение; чумной кварталъ былъ построенъ въ 1835 году за 109,650 руб. и оградная стъна за 75,930 руб.

Въ 1844 году былъ составленъ проектъ на устройство въ Одессъ каменной стъны и караульни при этой ствив для отдвленія карантина отъ города (нынъ снятой) и тогда-же удостоенъ Высочайшаго утвержденія. Въ марть 1847 г. работы были начаты и окончены въ декабръ 1848 г. за 15,076 руб. (въ томъ числѣ 523 р. 50 к. на установление часовъ въ башнъ) изъ суммы, внесенной въ роспись городскихъ доходовъ 1844 года. Предъ окончаніемъ въ 1840 году тридцатильтняго срока Одесскаго порто-франко Высочайшими указами, отъ 6 іюня 1849 г. и 9 іюня 1854 года, права Одесскаго порто-франко повелено продолжить до 15 августа 1857 года, съ отчисленіемъ по прежнему одной пятой части тарифныхъ пошлинъ.

Съ уничтоженіемъ въ Одессѣ порто-франко предоставлено главному мѣстному начальству войти въ ближайшее соображеніе, сколько нужно отпустить изъ казны ежегоднаго пособія на покрытіе всѣхъ расходовъ города, по отчисленію отъ оныхъ тѣхъ статей, которыя относятся собственно до государственнаго казначейства или земскихъ сборовъ, и которыя, по значительности доходовъ Одессы или таможенныхъ сборовъ, обращены были на городскіе доходы. Одесса получила таможенныхъ доходовъ съ 1822 года по 15-е августа 1857 г. 15,450,000 рублей или ежегодно около 450,000 руб. Въ 1858 году Высочайше по-

вельно: "впредь до снятія съ г. Одессы не относящихся къ ея обязанностямъ расходовъ и до опредъленія ей постояннаго ежегоднаго пособія отъ казны, отпустить изъ таможенныхъ сборовъ 186,630 руб., какъ единовременное пособіе для облегченія городу перехода къ установленному въ новомъ видъ городскому хозяйству".

Въ 1859 году опредълено "снять съ обязанности г. Одессы съ I января 1859 г. и отнести на счетъ казны ремонтъ карантинныхъ зданій, содержаніе моловъ и пристаней, очистку Одесскаго порта, освъщеніе фонарей въ карантинъ и содержаніе управленія Практическаго порта".

О построеніи набережной подъ бульваромъ извъстно, что набережная эта, на протяжени 415 саженъ, была засыпана: при военномъ молъ шириною на 45 с., а со стороны таможеннаго пакгауза при Платоновскомъ молль на 55 саж. Тутъ же можно указать на позднъйшеее уширеніе въ море, какъ этой, такъ и внутри карантина бакалейной набережной. Извъстно также, что въ 1844 году, набережная внутри Практической гавани, длиною въ 193 сажени и шириною въ 421/, образовалась устройствомъ водопроводной канавы на морской глубинъ, что парлаторія въ карантинъ была построена на берегу моря и шлюпки подходили къ парлаторіи для переговоровъ, не высаживая людей (парлаторія находилась между домомь карантиннаго управленія и воротами, ведущими въ портовую територію). Набережная или засыпанное мъсто у парлаторіи засыпано также на счетъ казны, т. е. изъ суммъ, отпускавшихся изъ таможенныхъ сборовъ.

Изъ генеральнаго межеваго спеціальнаго плана г. Одессы усматривается, что портовая мъстность, заключающаяся въ набережныхъ и молахъ, существуетъ на насыпной землъ, а не на землъ, первоначально отведенной правительствомъ для города. Такимъ образомъ, и понынъ предпринимаются правительствомъ мъры для устроенія Одесскаго порта, выдвигая портовую мъстность постепенно въ море. Въ 1865 году была образована коммиссія для разработки вопроса о разграниченіи портовой территоріи.

Не касаясь въ настоящемъ отрывкъ этой стороны дъла, считаю не безъинтереснымъ закончитъ изложенную здъсь краткую исторію возникновенія одесскаго порта упоминовеніемъ о сооруженныхъ въ немъ нъкоторыхъ домовъ и строеній, понынъ еще существующихъ.

Мъсто, нынъ занятое зданіемъ одесской та. можни, до учрежденія въ Одессь новой черты портофранко, составляло принадлежность чиновника 8 класса Пишона, которому оно, по просъбъ его, было отведено существовавшимъ въ Одессъ строительнымъ комитетомъ, подъ устройство сушильнаго заведенія. Когда-же въ 1825 году опредълено было, при учреждении въ Одессъ новой черты портофранко, перенести портовую таможню на берегъ моря и устроить тамъ для нея помъщеніе, то для этого потребовался отъ города отводъ мъста, и вслъдствие этого, распоряжениемъ новорос. и бессараб. генераль-губернатора, отъ чиновника Пишона куплено его мъсто съ постройками за 80.000 руб. ассигнаціями, на счетъ городскихъ суммъ, взамѣнъ чего городъ получилъ

прежнія постройки таможни, купленныя въ 1817 году у князя Мещерскаго за 50.000 руб. (нынъ на этомъ мъстъ находится домъ князя Петра Гагарина, по Ланжероновскому спуску), на счетъ суммъ департамента внъшней торговли, и затъмъ, купленное мъсто у Пишона съ строеніями, передано думою въ распоряжение таможни въ 1827 г. и на мъстъ этомъ построенъ въ теченіи 1831—34 гг. каменный 3-хъ этажный домъ, занимаемый ный в таможнею. Домъ этотъ съ жельзною решеткою и каменною оградою обощелся въ 86.810 р. 30 к. ассигнаціями, изъ общихъ государственныхъ доходовъ на счетъ главнаго казначейства. Каменный 2-хъ этажный пакгаузъ, называемый главнымъ, съ 8 погребами и 2-мя при немъ караулками, построенъ въ 1823-мъ году комитетомъ, учрежденнымъ въ Одессв для устройства портофранко и сданъ таможнъ въ томъ-же году. Въ 1844 году былъ составленъ проектъ на постройку въ Одессъ каменной стъны и караульни (башни) при этой стънъ, для отдъленія карантина отъ города. По составленіи ствны въ 15.324 руб. 44 коп. за счетъ городскихъ доходовъ 1844 года, въ мартъ 1847 года, работы приняль на себя подрядчикь за 13.710 р.; затъмъ составлена была еще дополнительная смъта въ 1.242 р. 55 к. и особая смѣта въ 523 руб. 50 коп. на установление часовъ въ башив. Ствна эта имъла направленіе отъ обрыва у дома г. Севастопуло и шла по прямой линіи къ часовой башнъ. Громадныя ворота, служившія въъздомъ въ карантинную территорію, грозили паденіемъ и вслъдствіе этого, распоряженіемъ бывшаго генералъ-губернатора въ Одессъ графа Коцебу, были

разобраны, а затъмъ стъна мало по мало исчезла и только у дома г. Севастопуло виднъются еще ея остатки.

Домъ, бывшій подъ названіемъ Кордегардін, а затѣмъ казачьи казармы № 8, между зданіемъ таможни и въездомъ въ карантинъ, входилъ въ карантинную территорію и остался. по возведении стъны, отдъляющей карантинъ отъ города, внъ его черты. Домъ этотъ, или гауптвахта, именовавшаяся также казармою № 8, былъ купленъ въ 1814 году отъ таможеннаго въдомства за 1,200 рублей изъ городскихъ суммъ; затъмъ въ 1825 году казарма была перестроена; половина зданія занята была 50 казаками, а другая половина — воинскими чинами Егерскаго полка. Казарма эта была занята воинскими чинами до 1853 г., а послъ этого чинами карантинной стражи; затъмъ, въ 1857 году, предложено было карантинному правленію освободить совершенно это зданіе и предоставить таковое Р. о. п. и т. для помъщенія матросовъ. Въ 1862 г. дума про сила разръшенія объ отдачь строенія гауптвахты въ оброчное содержание. Отобранное отъ Р. о. п. и т. зданіе, которое находилось когда-то въ крайнемъ разстройствъ, было капитально исправлено обществомъ.

Затъмъ зданіе это было отдано въ оброчное содержаніе купцу Вальтуху за 800 р. 50 к. срокомъ на 5 лътъ, съ тъмъ, однако, чтобы въ немъ не было публичныхъ заведеній, какъ напримъръ, трактировъ и пр.

Въ 1882 году домъ этотъ былъ арендованъ Серебрянниковой и къ этому дому сдълана бе-

зобразная пристройка, захватывающая часть мѣста, гдѣ прежде находилась стѣна, отдѣляющая карантинъ отъ города, и въ немъ помѣщается трактиръ.

Другой домъ 2-хъ-этажный съ дворомъ и пристройками, занятый чинами жандармскаго управленія. Въ 1834 г. иностранецъ Калфогло заключилъ съ карантиннымъ правленіемъ формальное условіе на постройку кофейни. Въ условіи этомъ сказано: "я, Калфогло, обязываюсь на собственный мой счеть построить кофейный домъ соотвътственно утвержденному плану и указанному мъсту; тамъ-же долженъ добывать камень безъ платежа въ казну денегъ, образовавъ тамъ площадку, не касаясь, однако-же, утеса горы, тутъ-же стоящей. Постройка означеннаго дома должна быть по плану окончена къ 1 сентября 1834 г. Домомъ этимъ имъю право пользоваться не болъе 8 лътъ, а по окончаніи срока помянутый домъ поступитъ въ казну". Постройка была окончена 31-го декабря того-же года. Въ сентябръ 1842 года, по истечени 8-ми-лътняго срока, Калфогло ходатайствоваль о продленіи срока пользованія домомъ еще на 7 льтъ, на что и дано ему соотвътственное разръшение. Наконецъ, въ 1850 году домъ этотъ отъ жены умершаго Калфогло, Ефиміи, быль передань городу.

О границахъ карантина я не буду говорить, въ виду того, что граница эта опредълена существующей стъной (пассажирскій кварталъ съ строеніями и садомъ, всего 7200 кв. с.), построенной въ 1835 году за 75.930 р. и второю стъною, построенною, для отдъленія карантина отъ города

въ 1847 году, и затъмъ, тъмъ пространствомъ отъ пороховой башни (въ паркъ Александровскомъ, которая служила для храненія пороха, снимаемаго съ судовъ) до дачи Ланжеронъ и съ другой стороны, отъ главной стъны Карантина до морскаго берега (около 16.000 кв. с.). Каменная башня для храненія пороха, снимаемаго съ судовъ, построена въ 1807 году и стоитъ вмъстъ со стъною вокругъ товарнаго квартала и 3 башнями по угламъ 46.000 р.

Сообщил

В. Л. Ганзенъ.



## Разсказы одесскаго старожила \*).

("Правда" 1878 г. Ж.Ж 287 и 290).

T.

транно, что ни въ исторіи гор. Одессы Скальковскаго, ни въ такой же исторіи Смольянинова, словомъ, нигдѣ въ лѣтописяхъ нашего города не упоиинается о томъ, что неаполитанская королева Марія-Каролина посѣтила Одессу. Мнѣ кажется, однако, что этотъ фактъ достоинъ вниманія. Во-первыхъ, Марія-Каролина была въ высшей степени замѣчательная женщина по уму, характеру и приключеніямъ; во-вторыхъ, она была

<sup>\*)</sup> Перепечатываемъ эти воспоминанія племянника основателя г. Одессы, бывшаго библіотекаря одесской городской публичной библіотеки и одно время редактора "Journal d'Odessa", М. Ф. Де-Рибаса — какъ одну изъ самыхъ содержательныхъ и правдивыхъ статей о жизни старой Одессы. Кромъ этихъ статей М. Ф. Де-Рибасъ напечаталъ еще свои воспоминанія о чумъ въ Одессъ въ "Въдомостяхъ Одесскаго Градоначальства" за 1879 г. Не перепечатываемъ ихъ, такъ какъ объ этомъ періодъ у насъ въ сборникъ есть уже нъсколько воспоминаній.

первая изъ коронованныхъ особъ, посътившихъ Одессу.

Я, присутствовавшій почти-что при рожденіи Одессы, видъвшій ея первые шаги на пути къ развитію, и горячо полюбившій ее, считаю сво-имъ долгомъ разсказать молодому покольнію ть незнакомыя ему событія, которыя бросають яркій свъть на темное прошлое его alma mater.

Марія Каролина была дочерью знаменитой Маріи-Терезы, австрійской императрицы, и родною сестрою злополучной Маріи-Антуанеты, прибывшей изъ Австріи во Францію, чтобы умереть на плахѣ (во время французской роволюціи). Ея мужъ, неаполитанскій король Фердинандъ І, впослѣдствіи Фердинандъ ІV, король обѣихъ Сицилій, страстно любилъ рыбную ловлю и болѣе интересовался судьбою пойманной имъ рыбы, чѣмъ судьбою неаполитанскаго народа. Энергическая Марія-Каролина, воспользовавшись слабостью короля, захватила въ свои руки бразды правленія и назначила первымъ своимъ министромъ англичанина, кавалера Актона.

Естественно, что, поддавшись вліянію Актона, Каролина направила внѣшнюю политику противъ французовъ и противъ Наполеона и, воспользовавшись первымъ попавшимся casus belli, объявила имъ войну.

Когда французская армія, предводительствуемая генераломъ Шампіонэ, вторглась въ неаполитанскія владѣнія и уже приближалась къ столицѣ королевства, Фердинандъ I нашелъ, что лучшимъ средствомъ спасти себя и свои поплавки и удочки отъ позора—было бѣгство. Не долго думая, онъ велѣлъ уложить весь свой скарбъ на стоявшій въ гавани фрегатъ, а самъ, поднявшись на балконъ королевскаго дворца, началъ увѣрять пришедшій въ волненіе народъ, что онъ никогда не разстанется съ нимъ и будетъ защищать его до истощенія послѣднихъ силъ. Когда толпа разошлась, король сѣлъ на фрегатъ и велѣлъ капитану сняться съ якоря.

Оставленный на произволъ судьбы Неаполь сдался въ руки генерала Шампіонэ почти безъ сопротивленія.

День вторженія французовъ совпадаль съ праздникомъ духовнаго покровителя Неаполя, св. Януарія. По преданію, окаменѣлая кровь этого святого хранилась въ прозрачной стклянкѣ и ежегодно превращалась въ жидкость предъ глазами собравшейся толпы. Неаполитанцы такъ глубоко вѣрили въ это чудо, что когда оно слишкомъ медленно совершалось, то приходили въ отчаяніе и говорили, что ихъ постигнутъ самыя страшныя бѣдствія.

Духовенство, хранившее тайну этого чуда, рѣшилось воспользоваться легковѣріемъ неаполитанцевъ, чтобы, замедливъ совершеніе чуда, возбудить народъ противъ французовъ. Но ихъ продълка не удалась; генералъ Шампіонэ, случайно узнавъ о ней, послалъ роту солдатъ въ церковь св. Януарія съ порученіемъ объявить духовенству, что если чудо не совершится немедленно, то онъ велитъ разстрѣлять всѣхъ священниковъ, участвовавшихъ въ продѣлкѣ. Угроза подъйствовала; камень превратился въ жидкость и народъ дружелюбно принялъ французовъ.

Весьма курьезно для характеристики народныхъ предразсудковъ, что когда, нѣсколько лѣтъ спустя, Бурбоны возвратились въ Неаполь, то св. Януарій былъ преданъ суду по обвиненію въ якобинствѣ и приговоренъ къ ссылкѣ. Серебрянный его бюстъ долго находился въ заточеніи въ одной второстепенной неаполитанской церкви, а на его мѣсто былъ возведенъ въ санъ протектора города Неаполя другой чудодѣй, святой Антоній. Только въ 1840 г., въ бытность мою въ Неаполѣ, св. Януарій былъ помилованъ и торжественно перенесенъ въ соборную церковь.

Я не могу разсказать о томъ, какимъ образомъ совершалось превращеніе камня въ жидкость, но знаю, что это странное химическое явленіе ставило въ тупикъ даже такихъ ученыхъ, какъ Гумбольдтъ.

Занявъ неаполитанское королевство, французы сдѣлали изъ него Партенопейскую республику, распредѣливъ всѣ административныя и общественныя должности только между людьми высшаго образованія. Этотъ политическій переворотъ не могъ нравиться королевѣ Каролинѣ, привыкшей деспотически управлять Неаполемъ. Она начала всевозможными способами возбуждать народъ къ возстанію противъ республики, собственоручно писала предводителямъ разбойничьихъ шаекъ Фра-Дьяволо и Мамонэ, называя ихъ своими любезными друзями и одобряя ихъ жестокости противъ республиканцевъ. Кавалеръ Актонъ дѣятельно помогалъ ей во всѣхъ ея дѣйствіяхъ.

Тогда явился кардиналъ Руфо, неаполитанецъ и ярый приверженецъ бурбонскаго дома. Онъ наскоро сформировалъ армію изъ отважныхъ калабрійцевъ, изъ роялистовъ и изъ разныхъ разбойничьихъ шаекъ и, разбивъ нѣсколько отрядовъ республиканской арміи, явился подъ стѣнами Неаполя. Городъ защищался слабо и вскорѣ кардиналъ Руфо вошелъ въ него съ крестомъ въ одной рукѣ и съ мечемъ въ другой. Жители сдались на капитуляцію, оставивъ за собой право выселиться во Францію.

Когда королева Каролина возвратилась въ Неаполь изъ Палермо, гдъ она жила впродолжение всей катастрофы, она ръшилась расторгнуть военную конвенцію, заключенную между неаполитанцами и кардиналомь Руфо, случай безпримърный даже между дикими народами. Съ этой цълью она обратилась къ леди Гамильтонъ, находившейся при эскадръ англійскаго адмирала Нельсона, которая стояла у береговъ Неаполя.

Лэди Гамильтонъ была въ высшей степени интересная личность. Дочь бъдной женщины и неизвъстнаго отца, она провела первую молодость въ страшной нищетъ и долгое время находилась въ домахъ разврата. Какой - то бродячій антрепренеръ увлекся ея красотой и, взявъ ее съ собой, началъ показывать ея прелестныя формы всъмъ посъщавшимъ его балаганъ. Знаменитые художники заставляли ее позировать для изображенія богинь Олимпа,

Молодой лордъ Стэнли, племянникъ стараго и богатаго лорда Гамильтона, влюбился въ эту чудную дъву и, раззорившись изъ-за нея, послалъ

ее, чтобы выпросить у дяди нѣсколько денегъ въ Неаполь, гдѣ лордъ Гамильтонъ находился тогда въ качествѣ англійскаго посла. Дряхлый лордъ, увидѣвъ у ногъ своихъ эту красавицу, тоже плѣнился ею и убѣдилъ ее покинуть раззорившагося Стэнли. Старикъ на ней женился и вскорѣ затѣмъ умеръ. Легко увлекающаяся лэди Гамильтонъ сдѣлалась метресой адмирала Нельсона и любимицей королевы Каролины.

Къ этой-то женщинъ обратилась Каролина съ просьбой употребить все свое вліяніе, чтобы убъдить Нельсона уничтожить вышеупомянутую конвенцію и предать суду всѣхъ тѣхъ, кто состояль на службъ въ республиканскомъ правленіи. Лэди сдалась на просьбы королевы и, осыпавъ Нельсона ласками, заставила его принять участіе въ судьбъ неаполитанскаго королевства. Великій воинъ, побъдитель гордаго Наполеона, герой Абукира и Трафальгара, неустрашимый въ бою, честный и твердый въ своихъ замыслахъ, адмиралъ Нельсонъ послъдовалъ совъту прелестной лэди Гамильтонъ и въчнымъ пятномъ затмилъ свою безсмертную славу. Онъ разорвалъ конвенцію и предаль казни именитыхъ республиканцевъ. Многіе изъ нихъ были повъщены на мачтахъ адмиральскаго корабля, а трупы ихъ брошены въ море.

Вскоръ послъ этого вся королевская фамилія возвратилась въ Неаполь. Тогда возобновились въ неаполитанскомъ королевствъ времена французскаго революціоннаго террора. Масса людей, знаменитыхъ по уму и образованію, погибли на эшафотахъ. Огромное зданіе (значительно боль

ше нашихъ одесскихъ Сабанскихъ казармъ) было переполнено несчастными неаполитанцами, заподозрѣнными въ простомъ сочувствій къ республикѣ. Королева Каролина никого не миловала. Одна беременная дама, приговоренная къ казни, получила отсрочку до разрѣшенія отъ бремени! Тотчасъ послѣ родовъ она была казнена.

Въ 1837 году я имълъ случай говорить въ Неаполъ съ людьми, вспоминавшими со страхомъ и ужасомъ о жестокостяхъ Каролины.

Французы вновь вторглись въ неаполитанскія владінія, и вновь Бурбоны, оставивъ свое королевство на произволь судьбы, отправились въ Палермо. Наполеонъ отдалъ Неаполь своему брату Іосифу, а затімъ Мюрату. Такимъ образомъ, въ королевствъ оказалось два короля: одинъ, дійствительный, проживалъ въ Неаполі, а другой, номинальный, царствовалъ въ Сициліи, которая состояла въ то время подъ покровительствомъ англичанъ.

Трудно описать отчаяние гордой Каролины. Нравственныя ея страданія еще болье увеличились, когда она узнала, что жена Іосифа-Бонапарта, тоже носившая имя Каролины, задавала пиры на славу въ роскошныхъ неаполитанскихъ дворцахъ, не обращая вниманія на то, что другая Каролина, другая королева, жила въ бъдности въ Палермо.

Чаша ея бъдствій переполнилась, когда лордъ Бентингъ ввелъ въ Сициліи конституцію. Отъ души ненавидя все, что могло ограничить ея жажду къ полновластію, Каролина покинула Сицилію и отправилась въ Въну къ своему брату,

австрійскому императору Францу. Но вся южная часть Европы находилась тогда во власти французовь. Ей некуда было дѣваться и она рѣшилась, несмотря на зимнее время, отправиться на купеческомъ суднѣ въ Константинополь. Тамъ она нашла неаполитанскаго посланника, графа Людольфа, въ самомъ бѣдственномъ положеніи, такъ какъ его правительство не было въ состояніи уплачивать слѣдуемое ему жалованье. Въ такомъ-же положеніи находился и другой ея посланникъ въ Петербургѣ, герцогъ де Серра-Капріола, любимецъ всего петербургскаго общества.

Графъ Людольфъ жилъ въ Константинополѣ па средства, которыя доставляла ему одна преинтересная женщина. Это была молодая и красивая вдовушка одного старика, секретаря посольства, кавалера Марини. Будучи дочерью какого-то лакея, состоявшаго при посольствѣ, она
была такъ мила и такъ рѣзва, что ей позволяли
проводить цѣлые дни въ покояхъ посланника. Года
проходили, дитя росло и вскорѣ сдѣлалось прелестной 17-лѣтней дѣвушкой. Окружающіе графа
Людольфа нашли, что оставленіе хорошенькой
дѣвушки въ покояхъ посольства было нѣсколько
неприлично, и убѣдили графа выдать ее замужъ
за 70-лѣтняго секретаря посольства, кавалера
Марини, умершаго вскорѣ послѣ свадьбы.

Тутъ-то и начинаются похожденія г-жи Марини. Графъ Людольфъ, какъ я уже говорилъ, остался безъ всякихъ средствъ къ существованію; г-жа Марини, еще питавшая къ нему коекакую долю расположенія, взялась за шитье разнаго бѣлья и на деньги, вырученныя собствен-

нымъ трудомъ, содержала графа. Она сама разсказывала мнѣ въ 1840 году, что ей нерѣдко приходилось кормить себя однимъ салатомъ. "Разъ, говорила она, я не ѣла впродолженіе 3 дней. Когда, случайно зайдя въ одинъ домъ, я услышала запахъ бульона, то не выдержала и упала въ обморокъ".

Г-жа Марини, узнавъ о прівздв Каролины, поспвшила представиться ей. Выслушавъ разсказъ о претерпвиныхъ ею бвдствіяхъ ради графа Людольфа, королева призвала къ себв графа и убвдила его жениться на вдовушкв Когда неаполитанскія двла поправились, Людольфъ былъ назначенъ посланникомъ при англійскомъ дворв, гдв онъ и прожилъ долгое время въ роскоши. Онъже приотилъ у себя французскаго короля Карла X, изгнаннаго изъ Франціи революціей 1830 г.

Послѣ его смерти графиня Людольфъ уѣхала въ Неаполь, гдѣ она и умерла на моихъ рукахъ отъ болѣзни печени. Ей было тогда около 70-ти лѣтъ, а между тѣмъ ея большіе черные глаза сохраняли блескъ прежней красоты; во всѣхъ ея движеніяхъ величіе замѣняло дряхлость. У нея былъ сынъ, носившій имя перваго мужа, т. е. Марини. Онъ получилъ блестящее воспитаніе въ Константинополѣ и поступилъ на русскую службу, въ Одессѣ. Получивъ мѣсто у генералъгубернатора, графа Воронцова, онъ женился на одной богатой невѣстѣ, дочери подрядчика строительныхъ работъ Фраполи. Марини, будучи человѣкомъ умнымъ, ловкимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ честнымъ, нажилъ себѣ громадное состояніе, дослужился до чина тайнаго совѣтника и сдѣлался

гражданиномъ Одессы. Онъ умеръ скоропостижно въ саняхъ, на которыхъ возвращался домой съ какого-то вечера.

Въдуховномъ завѣщаніи, давно составленномъ, онъ завѣщалъ капиталъ въ 100 тыс. руб. въ пользу одесской городской больницы, съ тѣмъ, чтобы этотъ капиталъ былъ обращенъ въ дѣло только послѣ смерти его жены, пользовавшейся процентами съ капитала. У Марини не было дѣтей. Вдова жертвователя отдала этотъ капиталъ городскому управленію гораздо ранѣе своей смерти. Городская дума, принявъ капиталъ, рѣшила поставить портретъ г-жи Марини въ зданіи городской больницы. Мнѣ кажется, что если благодарность непремѣнно должна выражаться тѣмъ или другимъ знакомъ, то слѣдовало-бы увѣковѣчить память не только жены, но и мужа Марини.

Но пора возвратиться къ королевъ Каролинъ, ръшившейся отправиться изъ Константинополя въ Одессу. Нашлось маленькое коммерческое суденьшко, не побоявшееся вступить въ борьбу съ въчно-бурнымъ Чернымъ моремъ.

Гордой и могущественной неаполитанской королевъ пришлось перечувствовать еще не испытанное ею. На Черномъ моръ поднялась страшная буря; грозныя волны бросались на судно, грозя затопить его; вдали разстилался непроницаемый туманъ. Каролина дрожала отъ холода въ своей грязной каютъ. Судно скиталось въ продолжение 22 дней по морю и наконецъ пристало къ нашему одесскому берегу. Это было, если я не ошибаюсь, въ концъ 1813 г.

Родители мои жили тогда въ деревнъ Туэла (перешедшей, кажется, въ руки одесскаго купца А. М. Бродскаго). Зима была ужасная. Мнъ помнится, что, проснувшись какъ-то разъ утромъ, я увидълъ на столъ заженныя свъчи, а на полу большой тазъ, наполненный заженнымъ спиртомъ. Мать моя запретила мнъ вставать, сказавъ, что всю деревню занесло снъгомъ и что не было никакой возможности отворить даже двери. Впродолжение сутокъ мы оставались безъ пищи и безъ топлива, согръваясь съ гръхомъ пополамъ подлъ горъвшаго спирта.

Вдругъ къ намъ прівхалъ курьеръ съ письмомъ, въ которомъ герцогъ де-Ришелье извъщалъ моего отца о прівздв неаполитанской королевы. Отецъ мой, равно какъ и братъ его, адмиралъ Іосифъ де-Рибасъ, сохранили, состоя на русской службъ, неаполитанское подданство и часто вспоминали о родинъ. Осюда легко понять радость моего отца, когда онъ узналъ о неожиданномъ прибытіи королевы. Онъ тотчасъ-же отправился въ Одессу. Туда прибыль и я съ матерыю, нъсколько дней спустя. Я ничего не помню о нашемъ зимнемъ путешествій, но не забылъ, что мы остановились въ Одессъ въ одномъ бъленькомъ домикъ, принадлежавшемъ г. Мунтянову и находившемся на углу Коблевской улицы и Соборной площади, гдъ теперь домъ Вейнберга.

По поводу постройки этого бъленькаго домика мнъ разсказывалъ мой отецъ довольно курьезный анекдотъ, глубоко връзавшійся въ мою память. Когда соборъ во имя святого Николая былъ оконченъ, то его преосвященство архіерей екатеринославскій Гавріилъ прибылъ для его освященія. Гавріилъ былъ извъстенъ высокими качествами сердца и блестящимъ красноръчіемъ; нъкоторыя его проповъди считаются и до сихъ поръ еще лучшими образцами духовнаго краснорвчія. Посль освященія храма архіерей и всь присутствовавшіе на церемоніи были приглашены въ домъ Мунтянова, который былъ тогда старостою при соборъ и присутствовалъ при его сооруженіи. Во время завтрака преосвященный вдругъ сказалъ: "я всегда върилъ въ чудеса, творимыя св. Николаемъ, но теперь во-очію убъдился въ ихъ дъйствительности". На вопросы присутствовавшихъ онъ отвъчалъ: "да какъ-же! развъ это не чудо, что каменья, лѣсъ и желѣзо перелетвли съ мъста постройки храма на сіе мъсто и сами выстроили этотъ домъ! Всв разсмвялись, а самъ Мунтяновъ счелъ долгомъ улыбнуться.

Мы остановились въ этомъ домикѣ, потому что отецъ мой, продавшій свои два дома казнѣ и подарившій городу большой садъ, что на Дерибасовской улицѣ, не имѣлъ своего собственнаго помѣшенія.

Какъ мнѣ послѣ разсказывали, королева была принята съ почестями, соотвѣтствовавщими ея сану. Для нея былъ нанятъ домъ помѣщика Куликовскаго, находившійся на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ свѣтлѣйшій князь М. С. Воронцовъ выстроилъ потомъ роскошный дворецъ. Каролина должна была выдержать въ этомъ домѣ сорока-дневный карантинъ.

Мнъ очень хорошо помнится, какая происходила у насъ въ то время суета. Я тогда въ пер-

вый разъ увидѣлъ своего отца въ мундирѣ русской службы (онъ получилъ отставку въ чинѣ секундъ-маіора, съ правомъ носить мундиръ). На немъ былъ кафтанъ зеленаго цвѣта, съ красными отворотами и на демикотоновой красной подкладкѣ. Фалды поднимались къ верху и застегивались сзади большой золотой пуговицей. Аксельбанты были золотые съ чернымъ шелкомъ; шляпа треугольная съ чернымъ перомъ. Такой костюмъ я видѣлъ впослѣдствіи, когда былъ взрослымъ, на старомъ кинбурнскомъ комендантѣ Кузьминѣ, но у него голова была покрыта пудрой, а волосы собраны въ черный шелковый мѣшочекъ.

Такъ какъ прибывшія къ намъ королева и дамы ея свиты не имѣли зимнихъ платьевъ, то мать моя взяла на себя заботу купить матеріи и кроить платья. Шитьемъ-же занимались евреи, по цѣлымъ днямъ сидѣвшіе въ нашихъ комнатахъ. Не съумѣю сказать, были-ли платья хорошо или плохо сшиты, но отлично помню, что въ комнатахъ былъ пренепріятный запахъ.

Я пишу эти строки и въ моей памяти воскресаютъ десятки прелестныхъ картинокъ. Вотъ вижу себя въ красной курткѣ, вышитой чернымъ шелкомъ. Я въ восторгѣ. Отецъ ведетъ меня куда-то. Вдругъ вижу около себя толпу офицеровъ. Въ глубинѣ комнаты замѣчаю многихъ незнакомыхъ мнѣ лицъ въ блестящихъ мундирахъ. Одинъ изъ нихъ, въ красномъ мундирѣ, болѣе всѣхъ прочихъ поразилъ меня (это былъ австрійскій консулъ фонъ-Томъ). Потомъ вижу другого какого-то офицера (всѣ были тогда для меня офицерами); онъ низко кланяется какой-то дамѣ въ

съромъ платъъ. Вдругъ мое видъніе исчезаетъ; дальнъйшія подробности исчезли изъ моей намяти. Я узналъ позже, что это былъ первый выходъ королевы изъ карантина и что всъ чины города Одессы и иностранные консула приходили представляться ей.

Въ другой картинкъ я вижу себя въ театръ, на представленіи какой-то польской пьесы; въ третьей вижу множество людей и экипажей. Какая-то дама въ съромъ плать в (это была королева) поцеловала меня въ лобъ и села въ нашъ экипажъ, запряженный четверкою красивыхъ чалыхъ лошадей. Маленькій форейторъ, мой пріятель, крикнулъ свое безконечное "поди!" и лошади поскакали. Въ то время каждый богатый владъленъ экипажа считалъ за особое счастье имъть голосистаго форейтора; у каждаго былъ свой Тамберликъ, Маріо, Рубини. Отсюда явилось смѣшное соперничество: бѣдные мальчики должбыли иногда просиживать цълыя ночи на лошади въ самые трескучіе морозы и выкрикивать тоненькимъ и звучнымъ голосомъ "поди!" лучше и громче другого соперника, подъ угрозой получить нъсколько палочныхъ ударовъ.

Въ послъдней моей картинъ я вижу себя окруженнымъ массою подушекъ. Чувствую, что ъду. Близъ меня мелькаютъ какіе-то огни, кто-то говоритъ: "это пушки". Кажется, раздались выстрълы; навърное сказать не могу, потому, что заснулъ тогда.

Я узналъ послъ, что мы сопровождали неаполитанскую королеву и останавливались на ночлегъ въ деревнъ Коблевкъ, владълецъ которой, одесскій комендантъ генералъ Кобле, устроилъ блестящій пріемъ съ фейерверками и пушечными выстрълами. Изъ другихъ разсказовъ я уэналъ, что отецъ мой сопровождалъ королеву до австрійской границы. Онъ хорошо былъ знакомъ съ богатыми польскими владъльцами и устроилъ такъ, что на каждомъ ночлегъ королевы ей былъ приготовленъ роскошный пріемъ. Въ Тульчинъ знаменитая графиня Софія Потоцкая приняла королеву истинно по царски въ своемъ великолъпномъ дворцъ. По прівздв въ Лембергъ, у Каролины не оказалось средствъ для дальнейшаго путешествія. Бедная неаполитанская королева до того потеряла свой кредить, что ни одинъ лембергскій банкиръ не согласился выдать ей деньги подъ ея росписку. Пришлось моему отцу поручиться за нее въ сум-мъ до 60 тысячъ рублей. Тогда королева отправилась въ Въну, а отецъ возвратился въ свое имъніе.

Такъ какъ вся разсказанная мною исторія можетъ многимъ показаться невѣроятной, тѣмъ болѣе, что она почти никому въ Россіи не извѣстна, то считаю необходимымъ, для доказательства правдивости моихъ словъ, перевести хранящееся у меня письмо королевы Каролины на имя моего отца. Оно написано на итальянскомъ языкѣ, красивымъ почеркомъ, но съ весьма грубыми ороографическими ощибками.

"Любезный донъ-Феликсъ! Спѣшу сообщить вамъ о себѣ вѣсть. Я, слава Богу, здорова. Сынъ мой Леопольдъ выдержалъ операцію и выздоровѣлъ совершенно. Король посылаетъ вамъ орденъ св. Константина, я-же прилагаю къ нему

маленькій подарокъ. Мои стісненныя обстоятельства не позволяють мнъ сдълать больше; но я всегда буду благодарна вамъ за всъ ваши заботы о насъ во время нашего пребыванія въ Одессь и путешествія по Россіи. Я живу теперь близъ Въны, въ императорскомъ двориъ Нейтцендороъ. Моя будущая участь зависить отъ великихъ міра сего, отъ конгреса, который соберется въ сентябръ или октябръ. Это будетъ торжественная минута, особенно для насъ, малыхъ, всегда жертвовавшихъ собой за доброе дъло. Надъюсь на Бога и думаю, что насъ не забудутъ. Король въ Палермо, гдв онъ принялъ бразды правленія при общей радости народа. Прощайте; цълую вашу жену и дътей; въръте, что я всегда останусь доброю вашею королевою".

Каролина.

Въна, іюнь 1814 г.

Маленькій подарокъ заключался въ золотой табакеркъ, осыпанной крупными брилліантами, съ портретомъ королевы и ея сына принца Леопольда. Цъна табакерки простиралась до 5 тысячъ рублей.

Въ 1837 г., будучи въ Неаполъ, я представлялся принцу Леопольду, сдълавшемуся тогда Салернскимъ герцогомъ. Онъ былъ неимовърно толстъ, можетъ быть потому, что ълъ ужасно много. Герцогъ принялъ меня ласково, разспрашивалъ объ Одессъ и вспомнилъ двухъ одесскихъ красавицъ: "мнъ не хорошо помнится ихъ фамильное имя, сказалъ онъ мнъ; но кажется, оно начинается на Бр...". Я догадался, что онъ говорилъ о дъвицахъ Бримеръ и сообщилъ ему, что одна изъ нихъ вышла замужъ за маюра Ар-

кудинскаго, а потомъ за генерала Пущина, а другая за графа Ланжерона.

Королева Каролина не дождалась конгреса, который возвратиль потомь неаполитанскій престоль ея мужу Фердинанду. Она скоропостижно умерла въ той самой комнать, въ которой родилась. Ее нашли лежащею мертвою на полу. По судорожно сжатымь кулакамь и другимь признакамь врачи констатировали, что она умерла въ ужасныхь страданіяхь.

Королева скончалась безъ помощи, безъ утъшенія. Ни одна слезинка не сопровождала ее до могилы....

## II.

.....Одесситы вспоминають съ гордостью, что величайшій русскій поэть Пушкинь когда-то прославиль ихъ городь въ своихъ безсмертныхъ стихахъ. Они особенно сочувственно относятся къ его "Евгенію Онѣгину", потому что "грязная" и "пыльная" Одесса не разъ упоминается тамъ въ яркихъ краскахъ. Всѣ мы знаемъ наизусть стихи, гдѣ поэтъ говоритъ:

Я жилъ тогда въ Одессв пыльной...

Глѣ ходитъ гордый славянинъ, Французъ, испанепъ, армянинъ, И грекъ, и молдаванъ тяжелый, И сынъ египетской земли Корсаръ въ отставкѣ Морали.

Но кто былъ этотъ Морали, теперь никто не знаетъ. Молодое поколъніе нашего города дав-

но забыло о прошломъ Одессы. Спросите любого одессита о Морали и онъ либо пожметъ плечами, либо скажетъ, что Александръ Сергвевичъ самъ создалъ этого Морали для риемы. Мнв не разъ приходилось слышать еще другое, болве "проницательное" мнвніе, будто Морали есть исковерканная фамилія одного богатаго одесскаго негоціанта. И тв, и другіе сильно заблуждаются.

Я счастливъ тъмъ, что въ мои преклонныя льта сохраниль живую память обо всемь томь, что мнв пришлось видеть въ молодости. Я отлично помню этого Морали. Онъ не разъ посъщаль нашь домь. Съ какимъ детскимъ восторгомъ я любовался его блестящимъ одъяніемъ! Это быль человъкъ высокаго роста, прекрасно сложенный. Голова была широкая, круглая; глаза большіе, черные. Всв черты лица были правильныя, а цвътъ кожи красно-бронзовый. Одежда его состояла изъ красной рубахи, поверхъ которой набрасывалась красная суконная куртка, роскошно вышитая золотомъ. Короткіе шаровары были подвязаны богатою турецкою шалью, служившею поясомъ; изъ ея многочисленныхъ складокъ выглядывали пистолеты. Обувь состояла изъ турецкихъ башмаковъ и чулокъ, доходившихъ до колънъ. Бълая шаль, окутывавшая его голову, прекрасно шла къ его оригинальному костюму.

Нечего и говорить, что появление такого набоба въ нашемъ городъ произвело громадный эффектъ какъ среди нашей молодежи, такъ и среди нашихъ дамъ, всегда готовыхъ восторгаться всякою новинкой. Вскоръ Морали подружился съ молодыми людьми, былъ принятъ во многихъ одесскихъ гостинныхъ и участвовалъ во всѣхъ пирушкахъ и вечеринкахъ. Онъ хорошо говорилъ по-итальянски и никогда не обижался, когда ему напоминали о его прежнихъ корсарскихъ подвигахъ.

Въ то время графъ М. С. Воронцовъ, впослъдствіи князь и фельдмаршалъ, вступилъ въ управленіе Новороссійскимъ краемъ и привлекъ въ Одессу множество знатныхъ особъ, желавшихъ служить при графъ. Онъ еженедъльно принималъ гостей въ роскошныхъ залахъ своего новопостроеннаго дворца и жилъ такъ, какъ не живалъ ни одинъ изъ мелкихъ германскихъ владътельныхъ князьковъ.

Финовники, служивше при генералъ губернаторъ, были люди отборные, всъ хорошо воспитанные. Помъщики пріъэжали въ нашъ городъ со всъхъ концовъ края, зная по наслышкъ, что въ Одессъ круглый годъ праздникъ.

Въ эти-же времена, между прочими лицами, прівхаль къ намъ и А. С. Пушкинъ. Наши молодые люди встрвтили его приввтливо и не преминули, конечно, познакомить его съ Морали.

Мнѣ кажется, что первая встрѣча Пушкина съ этимъ африканцемъ не могла не поразить поэта и что подобно тому, какъ какая-то таинственная сила влечетъ человѣка къ розысканно истины, такъ какое-то инстинктивное любопытство должно было возбудить въ Пушкинѣ сильное желаніе узнать, не имѣетъ-ли онъ, по своему происхожденно, чего - нибудь общаго съ этимъ егинетскимъ корсаромъ.

Тогда говорили, что этотъ египтянинъ былъ когда-то корсаромъ, и думали, что онъ обладаетъ несмътными богатствами. Но послъ оказалось, что онъ былъ простымъ искателемъ приключеній, да къ тому еще и отчаяннымъ картежникомъ.

Какъ-то разъ Морали пришелъ къ моему отцу съ предложениемъ продать ему кое-какія драгоцънныя вешицы. Когда онъ показалъ ихъ-мой отецъ призвалъ меня, чтобы полюбоваться ими. Это были двъ большія золотыя табакерки: одна изъ нихъ, когда ее заводили, играла разныя старинныя пъсни; выскакивалъ маленькій пътухъ, открывалъ ротикъ, махалъ крыльями и, по окончаній музыки, самъ возвращался въ свою золотую клътку. Другая табакерка, тоже съ музыкой, была усыпана крупными брильянтами, вертъвшимися на своей оси то взадъ, то впередъ. Это производило прекрасный эффектъ. За эти двъ чудныя вещицы Морали просиль, какъ мнв помнится, около 30-ти тысячь рублей ассигнаціями. Продалъ-ли онъ ихъ или нетъ-мне неизвестно.

Вскоръ распространился по Одессъ слухъ, что красиваго африканца Морали обыграли одесскіе картежники. Онъ вдругъ безслъдно исчезъ изъ нашего города, въроятно, не подозръвая, что великій поэтъ прославитъ его имя и что мнъ, старику, придется послъ столькихъ лътъ заговорить о немъ.

Я только-что упомянуль объ одесскихъ картежникахъ; пъсколько подробностей о нихъ будутъ, мнъ кажется, не лишними. Когда у насъ еще не существовали англійскій, коммерческій, благородный и другіе клубы, гдъ можно было-бы

съ чисто англійскимъ джентельменствомъ, коммерческою ловкостью и при помощи благородныхъ манеръ обирать и разорять любителей карточной игры. О, нѣтъ! У насъ тогда не существовали эти великолѣпныя залы, гдѣ видъ рос коши и блеска утѣщаетъ проигравшагося въ пухъ. Правда, въ то время было въ Одессѣ "Казино" (о которомъ и Пушкинъ упоминаетъ), но любители азартныхъ игръ оставались тамъ только до поры до времени. Когда наступалъ вечеръ, они отправлялись по одному въ домъ, еще недавно возвышавшійся на углу Ришельевской и Ланжероновской улицъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь красуется домъ Беллино и Коммерель\*).

Нынъ тамъ собираются въ роскошныхъ апартаментахъ любители разръшенныхъ игръ, что ничуть не мъщаетъ имъ придавать этимъ играмъ характеръ азартныхъ. Карты приносятъ этому учрежденію около 20 тысячъ рублей ежегоднаго дохода.

Пятьдесять-же льть тому назадь игроки должны были скрываться въ подвалахъ кофейни. Между ними были и богатые негоціанты нашего города, и молодые люди, и чиновники, и заѣзжіе помѣщики. Впродолженіе одной только ночи десятки тысячь рублей переходили изъ рукъ въруки.

Разъ ночью, во время самаго сильнаго разгара игры, кто-то постучалъ въ двери. Они распахнулись, и въ комнату вошелъ блюститель по-

<sup>•)</sup> Въ настоящее время въ этомъ домѣ помѣщается клубъ Р. о. п. и т.

рядка, полковникъ Г\*\*\*. Содержатель притона сейчасъ-же погасилъ всъ свъчи. Испуганные игроки въ темнотъ притаились по угламъ.

Послышался звонъ золота, шуршанье ассигнацій, стукъ отворяющейся двери и чьи-то шаги. Вскоръ затъмъ воцарилась въ подвалъ мертвая тишина. Игроки ожидали, прислушивались, таращили глаза, пока не убъдились, что блюститель порядка вышель. Тогда они ръшились зажечь свъчи; принесли кремень, огниво и губку (о, прогрессъ! какъ люди могли существовать безъ спичекъ!) и послъ долгихъ безуспъшныхъ усилій зажгли, наконець, сальные огарки (стеариновыхъ еще не знали). Какая грустная картина представилась ихъ изумленнымъ взорамъ! Вст тт деньги, которыя нтсколько минутъ тому назадъ лежали на столахъ (около 15 тыс. рублей ассигнаціями), исчезли; однѣ только цифры оставались незачеркнутыми на сукнъ, какъ нъмые свидътели разбитыхъ надеждъ игроковъ.

Полковникъ Г\*\*\* былъ, впрочемъ, прелюбезный господинъ. Встръчаясь на другой день съ господами игроками, онъ въжливо жалъ имъ руки, не упоминая, конечно, о ночномъ погромъ. Тъмъ и кончилось дъло; но игроки заблагоразсудили принять болъе върныя мъры предосторожности противъ непрошенныхъ блюстителей порядка.

Я не быль лично знакомъ съ А. С. Пушкинымъ, но часто встръчался съ нимъ. Я не понималь тогда прелести его поэзіи; можеть быть, по причинъ моей молодости, а можеть быть и потому, что его сочиненія мнъ были мало из-

въстны. Они помъщались въ періодическихъ изданіяхъ, а въ Одессъ не было тогда ни одного русскаго книжнаго магазина. Книги выписывались изъ столицы только богатыми любителями чтенія.

Пушкинъ встрътился въ Одессъ съ нъсколькими своими знакомыми и часто весело проводилъ съ ними время. Онъ полною грудью наслаждался нашею южною природою. Это видно уже изъ того, что во всъхъ его стихотвореніяхъ, написанныхъ въ Одессъ, проглядываетъ какая-то особенная живость, свъжесть и легкость. Чувствуется, что поэтъ дышетъ свободнымъ воздухомъ, что онъ радъ тому, что удалился отъ міра интригъ, сплетенъ, подозрвній, обвиненій, отъ ложныхъ аристарховъ и безстыдныхъ завистниковъ. Здёсь въ Одессе онъ написалъ первыя строфы своего безсмертнаго "Евгенія Онтгина" и тт милыя поэтическія безділушки, которыя навсегда останутся въ памяти того, кто хотя одинъ разъ прочелъ ихъ.

Здѣсь-же онъ сочинилъ и извѣстное стихотвореніе "Демонъ", въ которомъ описалъ одного изъ лучшихъ своихъ друзей, Раевскаго. По крайней мѣрѣ, въ этомъ увѣрялъ насъ дядя Раевскаго, Александръ Львовичъ Давыдовъ.

Давыдовъ зналъ "Демона" наизусть и не разъ декламировалъ его намъ съ самодовольнымъ видомъ, восхищаясь тѣмъ, что его племянникъ увѣковѣченъ стихами Пушкина. Давыдовъ былъ хорощо знакомъ съ поэтомъ и каждый день бывалъ у него.

А. С. Давыдовъ былъ одною изъ замѣчательнѣйшихъ личностей того времени, не только по необыкновенной своей физической силѣ, громадному росту и непомѣрной толщинѣ своего туловища, но и по блестящему уму и веселому характеру. Пушкинъ даетъ ясное понятіе о его особѣ въ одномъ небольшомъ стихотворномъ посланіи къ нему, въ которомъ, увѣдомляя Давыдова, что не можетъ ѣхать съ нимъ въ Крымъ, говоритъ:

Нельзя, мой толстый Аристипъ, Хоть я люблю твои бесёды, Твой милый нравъ, твой милый хрипъ, Твой вкусъ и мирные обёды, Но не могу съ тобою плыть.

Прошу меня не позабыть,
любимень Вакха и Киприды!
Когда чахоточный отепь
Немного тощей Энеиды
Пускался въ море, наконець,
Ему Горацій, умный льстець,
Прислаль торжественную оду,
Глё другу августовъ пёвець
Сулить хорошую погоду.
Но льстивыхъ одъ я не пишу;
Ты не въ чахоткъ, слава Богу;
У неба я тебъ прошу
Лишь аппетита на дорогу.

А аппетитъ у Александра Львовича былъ въ самомъ дѣлѣ замѣчательный. Самъ Давыдовъ разсказывалъ намъ, что, будучи въ 1815 году во Франціи вмѣстѣ съ окупаціоннымъ корпусомъ и командуя однимъ летучимъ отрядомъ, онъ всегда

составляль свой маршруть такимь образомь, чтобы имъть возможность проходить и останавливаться во всъхъ тъхъ мъстностяхъ, которыя славились или приготовленіемъ какого-нибудь особеннаго кушанья, или производствомъ ръдкихъ фруктъ и овощей, или, наконецъ, искуснымъ откармливаніемъ птицъ. Такимъ образомъ, Александръ Львовичъ первый составилъ гастрономическую карту Франціи.

Семейства Давыдова и Раевскаго были въ короткихъ отношеніяхъ съ моими родителями и всегда останавливались въ нашемъ домѣ, когда пріѣзжали въ Одессу. У нихъ-то я часто видѣлъ Пушкина.

Ужъ не знаю, вслъдствіе чего, вслъдствіе-ли разсказовъ нянюшекъ, чтенія сказокъ, или вліянія происходящихъ вокругъ нихъ событій, но первое чувство, овладъвающее юношей, это сильное желаніе сдълаться силачемъ, богатыремъ, солдатомъ, генераломъ. Юноша смотритъ съ какимъто благоговъніемъ на лицо, одаренное физической силой, думая, въроятно, что физическая сила драгоцъннъйшее изъ качествъ человъка. Я самъ въ молодости смотрълъ на силу такими-же восторженными глазами и потому-то А. Л. Давыдовъ всегда казался мнъ великимъ человъкомъ.

Когда Давыдовъ долженъ былъ вывзжать со двора, онъ приказывалъ слугъ выбирать дрожки покръпче. Какъ-то разъ, обращаясь къ приведенному ему извозчику, онъ шутливо сказалъ:

Да у тебя, братъ, дрожки-то старыя.
 Какъ только сяду, такъ сейчасъ и провалюсь.

- Небось, баринъ, садись, довезу.
- Ну, нътъ, не довезешь. Рессоры у тебя совсъмъ сгнили.
- Гдѣ сгнили! сказалъ обидѣвшійся извозчикъ; а ну ка, попробуй!
- Попробуемъ, отвъчалъ Давыдовъ и тутъже, схвативъ своими мощными руками главную рессору дрожекъ, согнулъ ее и переломилъ на двое. Это привело въ восторгъ меня и другихъ присутствовавшихъ при этой курьезной сценъ. Бъдный извозчикъ почесалъ себъ затылокъ, но вскоръ утъшился, когда Давыдовъ положилъ ему въ руки порядочный кушъ денегъ.

А вотъ еще одинъ анекдотъ, довольно върно характеризующій наше тогдашнее гражданское житье бытье. Какой-то факторъ, еврей, не помню по какому случаю порядкомъ надулъ Давыдова. Александръ Львовичъ призвалъ къ себъ еврея, и, когда тотъ, ничего не подозръвая, вошелъ въ его комнату, то онъ сильно побилъ его чубукомъ своей трубки. Побитый факторъ подалъ жалобу генералъ-губернатору графу Воронцову, который, какъ извъстно, всегда покровительствовалъ евреямъ. Графъ тотчасъ же приказалъ полиціи взыскать съ Давыдова 25 руб. въ пользу еврея. Когда полицейскій чиновникъ предъявилъ Давыдову приказаніе графа Воронцова, тотъ сильно разсердился. Потомъ, вынувъ изъ кармана деньги и обращаясь къ фактору, онъ сказалъ ему:

— Вотъ тебъ 25 руб. за то, что я тебя побиль, а вотъ тебъ 25 руб. за то, что еще побыю. И, схвативъ еврея за бороду, такъ сильно по-

билъ его на глазахъ блюстителя порядка, что онъ едва могъ дотащиться до дома.

Въ тотъ-же день, въ 5 часовъ вечера, Давыдовъ отправился къ графу Воронцову, съ которымъ онъ былъ друженъ, на объдъ и провелъ время какъ ни въ чемъ не бывало.

Побилъ, заплатилъ и концы въ воду. А между тъмъ милый толстякъ Давыдовъ считался въ то время ярымъ либераломъ.

У этого-то А. Л. Давыдова я, повторяю, видълъ нѣсколько разъ Пушкина, возвратившагося тогда изъ того неудачнаго его похода, въ которомъ онъ, ни звуками своей безсмертной лиры, ни силою войскъ, находившихся подъ его поэтической командой, не могъ отразить нападенія крылатыхъ враговъ, опустошавшихъ наши плодородныя поля.

Я зналъ тогда по наслышкѣ, что Пушкинъ— поэтъ, что его творенія прелестны, что слава осѣняетъ его юную голову, но самъ не имѣлъ возможности, вслѣдствіе моей молодости, оцѣнить его по заслугамъ. Въ немъ меня болѣе всего поразили его "арабскій профиль" (какъ онъ самъ о себѣ говоритъ въ стихахъ къ художнику Dawy), его кудрявые волосы и его тяжелая желѣзная палка \*).

Все, что я теперь пишу, пришло мнѣ на память, когда мнѣ случайно пришлось вновь перечесть давно нечитаннаго мною "Евгенія Онѣгина".

<sup>\*)</sup> Палка эта въ настоящее время принадлежитъ Импер. одес. общ. исторіи и древностей. *Прим. ред.* 

Върное, мъткое, живое, пропитанное какою-то счастливою беззаботностью описаніе жизни Пушкина въ Одессъ привело меня въ восторгъ и возбудило во мнъ неописанныя чувства. Волшебные стихи поэта какъ будто отдълили мой духъ отъ моего тъла и, заставивъ забыть лъта, перенесли меня въ еще юную, пыльную, грязную и безводную Одессу.

Я молодъ, веселъ; прохожу мимо невзрачныхъ темныхъ казармъ и спускаюсь по крутой и грязной тропинкъ къ морю, омывающему подножіе обрыва. Волны разбиваются о скалы, служащія пьедесталомъ молодымъ нимфамъ, стоящимъ на нихъ въ разныхъ обворожительныхъ позахъ, не прикрытымъ ничъмъ. Я погружаюсь въ воду; брилліантовыя брызги сыпятся вокругъ меня. На горизонть показываются долго жданныя бълыя вътрила. Я поднимаюсь на гору въ городъ, встръчаюсь съ знакомыми, съ друзьями, слышу ихъ говоръ и знакомые голоса сладко поражаютъ мой слухъ. Я слышу оперу Семирамиду упоительнаго Россини, вижу примадонну Морикони, окруженную толпой юныхъ обожателей и между ними престарълаго Спада, моего предшественника по службъ въ Од. гор. публ. библютекъ.

Но вдругъ завъса воспоминаній падаетъ съ моихъ глазъ, чувство, возбужденное стихами Пушкина, куда-то улетучивается, и я, грустный, спрашиваю себя: гдъ-же всъ тъ благородные и милые люди, которые обогащали и украшали нашъ городъ своими громадными состояніями и своимъ примъромъ и образованіемъ давали направленіе одесскому обществу? Гдъ князъ М. С. Ворон-

цовъ, гдѣ Нарышкины, князья В. и Г. Голицины, гдѣ княгиня Е. Голицина и графиня Е. Толстая, гдѣ князья Долгоруковы, господа Исленьевы, Кирьяковы, Курисы, Скаржинскіе?!

Могильный звонъ пронесся въ воздухъ. Я очутился на нашемъ роскошномъ приморскомъ бульваръ, окаймленномъ богатыми домами. Казармы исчезли, и на томъ мъстъ, гдъ была тропинка, воздвигнута грандіозная лъстница. Море отодвинулось дальше, нескромныя скалы срыты. Тамъ, гдъ былъ крутой, но живописный берегъ, пролетаютъ теперь локомотивы. Всюду гранитъ трещитъ подъ колесами роскошныхъ экипажей. Газъ освъщаетъ вывъски богатыхъ магазиновъ. Грязныя площади превратились въ зеленые скверы, орошаемые фонтанами днъстровской воды.

Увидъвъ предъ собой такое величественное эрълище, я какъ будто очнулся отъ продолжительнаго сна. Какой-то внутрепній страхъ овладълъ мною, и я съ тоской спрапиваю себя: неужели-же я одинъ пережилъ столько дорогихъ мнъ друзей? Неужели всъ эти перемъны совершились на моихъ глазахъ, въ моемъ родномъ городъ? И зачъмъя живъ, и что для меня всъ эти прелести? Я еще присутствую на сценъ жизни и спокойно ожидаю той минуты, когда по волъ Провидъня занавъсъ опустится предъ моими глазами.

Теперь я брожу какъ живая нельпость между двумя покольніями и ни къ одному изъ нихъ не могу присоединиться.

> И скучно, и грустно... И некому руку подать Въ минуту душевной невзгоды.

Въ утъшеніе у меня остаются одни только воспоминанія. Великъ тотъ поэтъ, кто, какъ Пушкинъ, можетъ сдълать такія воспоминанія безсмертными!

Французскій поэтъ Флоріанъ сказаль:

Félicité passée qui ne peux revenir, Que n'ai-je, en te perdant, perdu le souvenir!

Я-же говорю:

Félicité passée qui ne peux revenir, Je garde en te perdant, au moins ton souvenir.

Muxaunt Des Subact.





## Кое-что объ иноплеменникахъ

въ исторіи г. Одессы.

гнѣ приходилось неоднократно слыщать отъ многихъ одесскихъ старожиловъ, высказываемое съ видомъ горькаго сожальнія, замьчаніе: "Одесса теперь не то, что прежде— є е нельзя узнать. И городъ не тотъ, и море не то, да и, главное, люди не тъ". Трудно представить себъ искренность сожальнія о внышности старой, даже сравнительно и недавняго времени, Одессы,-и можно только радоваться, что пыльныя или грязныя улицы, съ эловонными канавами по сторонамъ, съ невозможными тротуарами на разныхъ уровняхъ земли, различной ширины и всевозможныхъ системъ мощенія, льтомъ въ значительной степени занятыя кучами пшеницы и другаго зерна, которое тутъ-же провъевается лопатами съ одной кучи въ другую, при чемъ прохожіе обдаются столбами пыли. Что вмъсто массы магазиновъ для ссыпки хлѣба, непривлекательныхъ своею наружностью, и небольшихъ одноэтажныхъ или двухъ-этажныхъ домовъ, крытыхъ черепицею или даже деревомъ, появились многоэтажныя зданія разнообразной архитектуры, а хлѣбные магазины почти совершенно исчезли изъ города и перешли въ предмъстіе. Море, разумвется, осталось то же, но берега его и въ черть города, въ былое время покрытые живописными скалами, выровнены и опоясаны однообразною набережною; рейдъ въ прежнее время представлявшій живописную картину съ сотнями небольшихъ судовъ всевозможной конструкціи, съ разнообразными флагами, въ настоящее время представляетъ менъе привлекательный видъ съ несравненно менышимъ числомъ громадныхъ пароходовъ, болъе однообразныхъ по своему внъшнему виду. Но главное отличіе, въ самомъ дълъ, прежней Одессы отъ нынашней представляетъ населеніе этого города. Въ первую четверть въковаго своего существованія нашъ городъ представлялъ картину, нарисованную нашимъ великимъ поэтомъ:

> Тамъ все Европой дышетъ, въетъ, Все блещетъ югомъ и пестрветъ Разнообразностью живой. Языкъ Италіи златой Звучитъ на улицв веселой, Глв ходитъ гордый славянинъ, Французъ, испанецъ, армянинъ, И грекъ, и молдаванъ тяжелый, И сынъ египетской земли Корсаръ въ отставкъ Морали.

Въ настоящее время нѣтъ ничего подобнаго. Пріѣзжему вовсе не бросается въ глаза "разно-

племенность Одессы: общій характеръ, внѣшній видъ ея обитателей ничуть не отличаетъ пожную столицу отъ другихъ большихъ городовъ Россій; развѣ при внимательномъ наблюденій можно замѣтить только сравнительно рѣже попадающійся костюмъ великорусскаго мужика. На улицахъ по преимуществу слышится только русская рѣчь, изрѣдка чередующаяся съ еврейскимъ жаргономъ и еще рѣже греческимъ языкомъ. Языкъ Италіи златой слышится у насъ теперь очень рѣдко. Пестрая уличная жизнь, поражавшая наблюдателя въ былые годы въ Одессѣ, также отошла во времена историческія.

Между тъмъ, для каждаго, хотя нъсколько ознакомившагося съ исторіей нашего города не можетъ не броситься въ глаза та значительная роль, которую играли въ ней частью послъдовательно, частью одновременно нъсколько "не русскихъ" національностей. Представители ихъ въ настоящее время частью ассимилировались въ общемъ типъ "одессита", частью возвратились назадъ на родину или переселились въ другія мъста нашего отечества, оставивъ по себъ замътные слъды, результаты своей дъятельности, внеся свою "лепту" въ общій трудъ созиданія города, и должны сохранить о себъ благодарную память у современныхъ гражданъ нашего города.

Первые граждане города Одессы были по преимуществу грени. Нъсколько семействъ ихъ жили въ Хаджибев еще до его завоеванія русскими. Послъ присоединенія этого городка къ Россіи здъсь были поселены греки и албанцы, сражавшіеся въ рядахъ русскихъ моряковъ въ

войнахъ съ турками. Ихъ зачислили частью въ сухопутныя войска, гдв они составляли особый греческій дивизіонъ, частью во флотъ. Съ основаніемъ г. Одессы къ этимъ первоначальнымъ поселенцамъ постоянно присоединялись новые выходцы и составъ греческаго дивизіона былъ увеличенъ. Этимъ переселенцамъ предоставлялись льготы, давалось пособіе, хотя вследствіе злоупотребленій посліднее на самомъ діль было столь незначительно и предлагалось въ столь неудобномъ видъ, что имъ пользовались очень неохотно и весьма немногіе. Дома, напр., имъ предлагались, съ разсрочкою за нихъ уплаты, совершенно негодные и по цънъ несравненно выше ихъ стоимости. Съ восшествіемъ на престолъ императора Павла, греческій дивизіонъ быль уничтоженъ и составлявшимъ его грекамъ предоставлялось приписаться въ купечество, мѣщане или крестьяне, при чемъ они надълялись землею въ Новороссіи наравит съ другими поселенцами. Изъ военныхъ греки обратились къ мирнымъ занятіямъ: частью они разселились по окрестностямъ Одессы и Херсонской губ. вообще, и еще въ настоящее время въ этой губерніи существуетъ нъсколько греческихъ поселеній. Оставшіеся въ Одессъ занялись: 1) огородничествомъ, при чемъ оказали большія услуги культивированіемъ овощей досель неизвъстныхъ на Руси, и по настоящее время греки-огородники занимаютъ въ Одессъ едва - ли не первое мъсто; 2) рыболовствомъ, и 3) каботажнымъ судоходствомъ и плаваніемъ на гребныхъ лодкахъ. Последними двумя промыслами одесскіе греки занимаются въ значительной степени и по настоящее время. Съ самаго начала существованія г. Одессы греки занимались здъсь отпускною торговлею хлъбомъ, шерстью и друг. продуктами, и привозною-виномъ и колоніальными товарами. И въ этомъ, и въ другомъ до 50-хъ годовъ они занимали первое мъсто, но въ настоящее время въ этомъ дълъ отошли на второй планъ, уступивъ свое мъсто евреямъ. Въ хлѣбной торговлѣ прежнія греческія конторы оставили по себъ добрую память только у помъщиковъ, но и у крестьянъ Херсонской губерніи. Мнѣ самому приходилось слышать неоднократно отъ стариковъ - крестьянъ Одесскаго увзда сожальніе объ исчезнувшихъ прежнихъ торговыхъ обычаяхъ греческихъ конторъ. Крестьяне с. Троицкаго говорили, что прежде было гораздо проще. Напр., "мы имъли, говорили крестьяне, свои листы въ книгахъ конторы Скараманга, нужны были мнъ деньги на съмена или къ веснъ не хватало хлъба, мы смъло шли въ контору и никогда не получали отказу. Долгъ записывался въ книгу и единственнымъ условіемъ ставилось, чтобы по умолотъ зерно доставлялось въ контору и всегда принималось по существующимъ цвнамъ". Нъкоторымъ крестьянамъ выдавалось рублей по 300 для аренды земли; въ такихъ случаяхъ бралось по 5 проц. въ годъ. Такимъ образомъ, крестьяне земледъльцы имъли въ названныхъ конторахъ небольшой кредитъ за самые незначительные проценты. Въ мелочной торговлъ греки съ давнихъ временъ занимались и занимаются по настоящее время: торговлею фруктами въ погребахъ и въ разносъ, отчасти даже "снимая сады", т. е. закупая годовые урожам у садовладъльцевъ; продажею губокъ въ разносъ, въ чемъ не имъютъ себъ конкуренціи; продажею башмаковъ и туфель также въ разносъ и, наконецъ, болъе значительными операціями: въ большомъ размъръ торговлею мясомъ, рыбою и зеленью на базарахъ. Ремеслами вообще греки мало занимались и занимаются, за исключениемъ хлъбопеченія сравнительно съ недавняго и кондиторскимъ дъломъ съ очень давняго времени, производя спеціально греческія "сладости", и въ небольшомъ размъръ башмачнымъ ремесломъ. Въ фабричной промышленности греки въ Одессъ съ давнихъ временъ извъстны какъ табачные фабриканты, производители восточныхъ лакомствъ: "халвы", "рахатъ-лукума" и также "сусанскаго масла", поставляя эти продукты для всей Россіи; кромѣ того, съ 60-хъ годовъ, съ оживлениемъ вообще промышленности въ Одессъ, греки обратились къ мукомольному дълу и отчасти къ другой заводской дъятельности. Очень знаменательно то обстоятельство, что греки, оставаясь върными своей національности, большею частью принимали русское подданство, становились гражданами г. Одессы и не смотръли на этотъ городъ, какъ на временное свое пребываніе, подобно большинству другихъ европейскихъ національностей. Съ самаго начала своего поселенія въ нашемъ городѣ они тотъ-же часъ позаботились о сооружени себъ св. храма, чтобы имъть возможность слушать богослужение на родномъ языкъ, и нъсколько позже, въ самомъ началъ XIX въка, открыли училище. Вмъстъ съ тъмъ греки нисколько не отчуждались отъ русскаго

населенія и всегда горячо отзывались на потребности новаго своего отечества. Напомнимъ, напр., фактъ: когда въ 1812 г. герцогъ Ришелье обратился къ жителямъ г. Одессы съ воззваніемъ о необходимости прійти на помощь отечеству: изъ 280,546 р. ас., пожертвованныхъ жителями названнаго города, 100,000 р. были внесены одесскими жителями "греческаго сословія". Памятникомъ сочувствія нашихъ гражданъ этой націи остался на вѣчныя времена рядъ учрежденій съ именами учредителей: Стурдзы, Родоканаки и, наконецъ, имя всѣмъ извѣстнаго одесскаго общественнаго дѣятеля, о которомъ не упоминаю, не касаясь въ своихъ замѣткахъ современниковъ.

Какіе слѣды оставили одесскіе греки въ интелектуальной дъятельности? Надобно замътить вообще, что первые поселенцы этой націи въ Одессь были по преимуществу люди практической дъятельности и мало образованные, но уже въ первой четверти нашего стольтія появляются личности, выдающіяся по своему образованію и оставившія по себъ "нерукотворные памятники" своей умственной дъятельности, но имена которыхъ теперь уже забыты. Кто, напримъръ, знаетъ теперь имя Панагіодора Никовула А. О. († 1848), сына переводчика при свът. кн. Потемкинъ-Таврическомъ, дъйств. члена Импер. одес. общества исторіи и древностей, глубокаго знатока классической филологіи и археологіи, одного изъ первыхъ изслъдователей древностей нашего края, можно сказать, учителя въ этомъ дъль археологовъ Бларамберга, Стемпковскаго и

Ашика\*) Или имя Спиридона Юрьевича Дестуниса († 1848) (отца профессора Императ. С.-Петербургскаго университета), переводчика Плутарха и византійскихъ историковъ на русскій языкъ и автора нъсколькихъ изслъдованій по Византіи? Или М. Г. Палеолога († 1862), автора граматики ново-греческаго языка и статей по Греціи, - одного изъ лучшихъ ученыхъ знатоковъ родного языка. Наконецъ, следуетъ упомянуть также о преподаватель греческого языка въ одес. 2-й гимназій Хрисохоост-Өеодориди († въ 60-хъ гг.) хорошемъ филологъ, хотя плохомъ преподаватель, но интересномъ въ томъ отношении, что въ объемъ своего курса старался ввести и изучение живого греческаго языка. Наконецъ, имена тъхъ труженниковъ, которые старались о сближении грековъ съ русскими, составивъ рядъ пособій для изученія русскаго языка для грековъ и живого греческаго языка для русскихъ. Въ этомъ отношеніи уже сдълано многое, -- но на интеллигентныхъ грекахъ одесситахъ лежитъ нравственный долгъ составленія греческо-русскаго и русско-греческаго словаря. Тогда и греки-одесситы могутъ сказать, подобно итальянцамъ этого города, что, благодаря ихъ трудамъ, русскіе имъютъ возможность изучать ихъ языкъ.

Вообще слъдуетъ замътить, что научная и высшая профессиональная дъятельность до послъдняго времени мало привлекала одеситовъ націо-

<sup>\*)</sup> Панагіадоръ Никовуль быль страстный почитатель древней Греціи—онь однажды вызваль на дуэль одного русскаго аристократа за то, что тоть отрицаль существованіе личности Гомера.

нальности, о которой говоримъ; только въ послъднее время мы видимъ изъ среды ихъ юристовъ, медиковъ, аптекарей (въ прежнее время съ 20-хъ годовъ было двое или трое этихъ профессій), профессоровъ, учителей и техниковъ, но г. Одесса и Ришельевскій лицей далъ нъсколькихъ выдающихся дъятелей администраціи, достигшихъ высокаго общественнаго положенія.

Евреи появились въ нашемъ городъ еще въ конць прошлаго стольтія, хотя Хаджибей быль ими посъщаемъ еще до своего присоединенія къ Россіи. Характеръ ихъ дізтельности въ нашемъ городъ остался тотъ-же, какимъ онъ сложился въ продолжение многовъковой печальной ихъ исторіи въ Европъ. Дъятельность эта и здъсь направлена почти исключительно на торговлю; но въ исторіи созиданія нашего города, почти исключительно обязаннаго своимъ пастоящимъ процвътаніемъ торговлів, евреямъ, по строгой справедливости, должно быть отведено почетное мѣсто. Появившись въ Одессъ, еврейскіе купцы мало-по-малу вытеснили иностранцевъ и заняли въ средъ этого сословія первое мъсто. Дъло было сдълано съ помощью свободной конкуренціи. Сначала, до 50-хъ годовъ, они являлись по преимуществу лишь въ роли мелкихъ торговцевъ и посредниковъ, но въ 60 хъ уже являются главными экспортерами и самыми крупными фирмами съ большимъ кредитомъ въ Европъ. Первыя свъдънія о еврейской торговль мы имъемъ съ конца XVIII ст. Евреи занимаются винной, мелочной и разносною торговлею, содержаніемъ постоялыхъ дворовъ и увеселительныхъ заведеній, въ которыхъ давались публичные балы. Затымъ, въ 20-хъ годахъ появляются мъняльные столики, которые отчасти превращаются въ такъ называемыя "банкирскія конторы". Вивств съ твиъ "галантерейныя вещи", матеріи, сукна и всевозможныя ткани также сосредоточиваются въ лавкахъ евреевъ. Готовое мужское платье всегда почти исключительно составляло предметъ еврейской торговли. Наконецъ, сравнительно съ недавняго времени, евреи ювелиры, которые до 60-хъ годовъ коегдв ютились въ Одессв, въ маленькихъ лавченкахъ, завладъли совершенно этимъ дъломъ. Въ настоящее время евреямъ принадлежатъ вст роды торговли, начиная отъ купли п продажи стараго плятья и бутылокъ, имъ исключительно всегда принадлежащей, до банкирскаго дела въ настоящемъ смыслѣ и оптовой заграничной торговли. Только еще торговля съестными припасами на базарахъ главнымъ образомъ сосредоточивается въ рукахъ христіанъ. Печальное явленіе въ характеристикъ одесскихъ евреевъ представляетъ тотъ фактъ, что содержательницы одесскихъ публичныхъ домовъ почти всъ безъ исключенія еврейки. Заводская промышленность въ 60-хъ годахъ также стала сосредоточиваться въ рукахъ евреевъ, при чемъ слъдуетъ замътить, что евреи обнаруживають и эдъсь ръдкую предприимчивость и энергію.

Значительная часть еврейскаго населенія нашего города съ давняго времени (конецъ XVIII вѣка) занималась ремеслами. Евреи-ремесленники въ Одессѣ, по своей работѣ, по своему искусству почти всегда стояли на довольно ниэкомъ

уровнѣ; но они всегда имѣли и имѣютъ своихъ потребителей, благодаря весьма умъренной и даже низкой цънъ, которую берутъ за свой трудъ. Портнаго, каковъ былъ еврей Зильберманъ въ 40-хъ годахъ, ни прежде, ни послъ не имъла Одесса; но масса портныхъевреевъ обшиваетъ <sup>9</sup>/<sub>10</sub> жителей нашего города. Сапожники евреи почти исключительно чинять старые сапоги и башмаки и очень ръдко шьютъ новые бъдному люду Одессы; "дамскими" - же портными только и бывають евреи. Часовщикиевреи также только чинили и чистили часы, но съ 50-хъ годовъ, съ легкой руки Баржанскаго, появились на главныхъ улицахъ нашего города склады часовъ, принадлежащихъ евреямъ. Жестяники и лудильшики у насъ искони также евреи. Наконецъ, евреи занимаются слесарнымъ, обойнымъ и бассоннымъ мастерствомъ. Ремесленники еврейскаго населенія достойны глубокаго уваженія за свою полезную дъятельность, и дъло это заслуживаетъ спеціальнаго изученія. Интересно было-бы выяснить вліяніе д'ятельности ремесленнаго училища "Трудъ" на ремесленную дъятельность евреевъ.

По среднему уровню своего образованія одесскіе евреи съ очень давняго сравнительно времени стояли и стоять въ настоящее время несравненно выше своихъ единовърцевъ въ остальной Россіи. Стремленіе къ высшему образованію у нихъ очень большое и плодомъ его является значительное число лицъ высшей профессіональной дъятельности въ Одессъ; съ 20-хъ уже годовъ появляются врачи, аптекаря, ветеринары и стряпчіе (по нынъш-

нему адвокаты) изъ евреевъ. Число ихъ постоянно увеличивается, а съ 60-хъ годовъ появляются евреи техники разныхъ отраслей. Въ этой отрасли дъятельности евреи заслужили себъ почетную репутацію. Имена врачей: А. Рафаловича, Соловейчика, Розена, Бернштейна, Мандельбаума. Дрея: адвокатовъ: О. А. Рабиновича, Серебрепаго и Окса не должны остаться въ забвеніи, какъ забыты въ настоящее время имена ихъ предшественниковъ. Въ последнее время между одескими евреями възначительной степени становится замътнымъ стремленіе къ теоретическимъ, чисто научнымъ занятіямъ. Евреи поступають въ университеты, на историко-филологический и математическій факультеты. Новороссійскій университетъ выпустилъ нѣсколько ученыхъ, заслужившихъ себъ почетное имя върусской наукъ и нъсколько изъ нихъ занимаютъ университетскія каоедры. Въ самой Одессъ, въ исторіи мъстной литературы, они занимають очень видное мѣсто. Здѣсь началось умственное, просвѣтительное движеніе евреевъ. Здѣсь издавались послѣдовательно журналы, посвященные духовнымъ интересамъ русскаго еврейства: "Разсвътъ (1860-61, 1879-81), "Сіонъ" (1861—62) и "День" (1869—71). Въ Одессъ прошла литературная дъятельность О. А. Рабиновича и въ этомъ-же городъ по преимуществу появились тъ, къ сожальнію немногочисленные труды, по которымъ намъ можно ознакомиться съ еврействомъ въ его религіозной, умственной и соціальной жизни.

Въ исторіи общественной благотворительности въ г. Одессъ евреи также занимаютъ очень

видное мѣсто. Евреи одесситы всегда отличались отзывчивостью въ дѣлѣ благотворительности. Нѣкоторыя большія учрежденія увѣковѣчиваютъ имена одесскихъ гражданъ-евреевъ, напр.: Ефруси, Когана. Кромѣ того, что дѣло благотворительности спеціально для евреевъ поставлено въ нашемъ городѣ такъ, какъ ни въ одномъ изъ другихъ городовъ Россіи. Дѣло это ведется съ замѣчательной энергіей и разумностью, на что постоянно обращали вниманіе и ставили ее въ образецъ другимъ національностямъ такіе авторитеты, напр. какъ Пироговъ.

Въ періодъ съ 20-хъ до 50-хъ годовъ, городъ нашъ въ числѣ обитателей своихъ имѣлъ весьма значительную по числу и весьма важную по значеню итальянскую колоню. Благозвучный языкъ "Италіи златой" постоянно слышался на улицахъ, таблицы съ надписями названія ихъ были на русскомъ и итальянскомъ языкахъ; на вывѣскахъ погребовъ почти всегда читалось: "Cantina con diversi vini" (погребъ съ разными винами), благодаря чему каждый одесситъ былъ настолько свѣдущъ въ итальянскомъ языкѣ, что имѣлъ возможность спросить выпить и закусить, а въ случаѣ надобности и выбраниться по итальянски. Въ театрѣ давалась по преимуществу итальянская опера.

Распространеніе итальянскаго языка въ общественной жизни и отчасти въ коммерческой дъятельности г. Одессы способствовало введенію его въ число предметовъ обученія въ учебныхъ заведеніяхъ этого города. Итальянскій языкъ преподавался въ качествъ обязательнаго предмета въ "Коммерческой гимназіи" и немедленно ее за-

мѣнившемъ "Благородномъ институтъ" (1804 --1817 гг.). При преобразованіи последняго въ Ришельевскій лицей по первоначальному его уставу, языкъ этотъ былъ обязательнымъ предметомъ и имълъ даже отдъльнаго профессора (А. А. Пиллеръ, 1817—1838 гг.), но по уставу 1837 г. обучение этому языку для студентовъ лицея стало необязательнымъ и преподавание его возлагалось, какъ и другихъ новыхъ языковъ, на лектора. Но итальянскій языкъ, особенно до 60-хъ годовъ, преподавался во всъхъ частныхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ и до 40-хъ годовъ частнымъ образомъ въ дъвичьемъ институтъ, но какъ предметъ необязательный. Преподавание этого языка вызвало появление въ Одессъ цълаго ряда учебниковъ и пособій. Можно смѣло сказать, что Одесса дала для всей Россіи средства къ изученію итальянскаго языка, и что особенно важно настоящій лекторъ итальянскаго языка въ Новороссійскомъ университетъ Д. С. Де-Виво составилъ первый серьезный итальянско-русскій словарь. Большинство итальянцевъ-одесситовъ занимались и занимаются торговлею и главнымъ образомъ ввозомъ сюда иностранныхъ продуктовъ: вина, мрамора, оливковаго масла, сушеныхъ фруктовъ и проч. Въ прежнее время они занимали оффиціальныя мъста въ коммерческомъ міръ биржевыхъ и корабельныхъ маклеровъ. Кромъ торговли, до 50-хъ годовъ одесские итальянцы имъли большия хлѣбопекарни, фабрики макаронъ и галетъ; первыя изъ нихъ доставлялись во всю Россію и имъли несравненно большее число сортовъ, а вторыми снабжались всв иностранныя и очень мало

русскія суда. Ремеслами въ Одессъ итальянцы мало занимались. Въ прежнее время славились въ Одессъ итальянны ювелиры, а въ время мраморщики И скульпторы гипса. Затъмъ въ Олессъ были итальянцы колбасники и кондитеры. Въ старые годы "свободныя художества", по крайней мфрф нфкоторыя изъ нихъ, составляли по преимуществу достояніе итальянцевъ. Первые архитекторы Одессы были по преимуществу итальянцы (напр., Ториччели, Гваренги и друг.). Они придали даже строеніямъ этого города особый типъ. Излюбленный видъ фасадовъ непремънно украшался коллонами. Коллонады эти почти вовсе исчезли изъ Одессы, но еще всв помнять ихъ, напр., въ зданіи думы, музея общества исторіи и древностей, у архіерейскаго дома, въ лавкахъ на базарахъ греческомъ, старомъ и новомъ, въ домъ г. Синицина на Преображенской ул. и др. Учителя музыки и пънія также были большею частью итальянцы. Досель еще, въроятно, въ памяти у многихъ одесситовъ имена: Бартолучи, явившагося сюда въ качествъ баса-буффо въ оперной труппъ, потерявшаго голосъ и застрявшаго въ Одессъ въ качествъ учителя пънія; Джервази \*), также явившагося сюда съ оперною труппою какъ "директоръ ея", поселившагося и окончившаго здёсь жизнь учителемъ музыки; Гверенги, артиста театральнаго

<sup>•)</sup> Джервази попалъ въ Одессу вивсто знаменитаго Доницети. Приглашенъ былъ последній, изъявившій уже свое согласіе, но уступившій свое место Джервази, а самъ принялъ его место—директора музыки въ какомъ-то театре на родине.

оркестра, также учителя музыки; наконець, не такъ давно скончавшагося Тедеско. Въ общественной благотворительности памятна осталась въ Одессъ г-жа Марини.

Французы въ Одессъ никогда не составляли значительной по числу колоніи, но не смотря на это, имъли очень большое вліяніе въ теченіе первой половины стольтней исторіи Одессы и всего Новороссійскаго края. Уже герцогъ Ришелье въ случаяхъ, когда ему требовались спеціалисты разнаго рода, обращался къ своимъ соотечественникамъ. Другой изъ знаменитыхъ администраторовъ нашего края, кн. Воронцовъ, также выписывалъ спеціалистовъ по разнымъ отраслямъфранцузовъ. Поэтому многое, что существуетъ въ нашемъ краћ, связано съ французскими именами и исходило изъ нашего города, какъ умственнаго центра этого края, напр., садоводство, винодъліе, овцеводство и шелководство. Имена Десмета, Демоля, Тардана, Шарантона, Сикара и др. еще памятны многимъ одесситамъ. Дъло общественнаго воспитанія въ Одессъ заложено трудами французскихъ педагоговъ. Первые директоры Ришельевскаго лицея были французы (Аб. Николь, Реми Жилле и Гейнлетъ), а также и нъсколько замъчательныхъ преподавателей перваго періода исторіи этого учебнаго заведенія, напр., Віарди, Лоранъ, Надо. Частныя учебныя заведенія, особенно женскія, содержались также французами и француженками и въ нашемъ городъ никогда, смъло можно сказать, не ощущался недостатокъ въ преподавателяхъ французскаго языка-природныхъ французахъ. Кромъ того, съ

давнихъ поръ въ Одессъ были французы архитекторы, механики и очень много ремесленниковъ высшаго порядка: мебельщики, портные, модистки, хльбопеки, повара и, наконецъ, парикмахеры. Въ заводской промышленности французамъ принадлежитъ честь иниціативы въ выдълкъ стеариновыхъ свъчъ (Питансье), мыловаренія (Лоберъ), салотопленія и выварки клея. Вообще слъдуетъ замътить, что французы въ исторіи Одессы появились какъ первые иниціаторы разнаго рода предпріятій, были какъ-бы первые учители въ разныхъ отрасляхъ промышленности. Очень часто опытъ ихъ для нихъ лично не приносилъ никакой выгоды, но служилъ другимъ примъромъ для подражанія, и ошибки первыхъ предпринимателей предостерегали последователей отъ ихъ повторенія. (Лоберъ и настоящіе мыловары). Въ исторіи одесской торговли французы играли второстепенную роль.

**Нъщы** въ Одессъ до 60-хъ годовъ были весьма мало замътны, хотя появились въ этомъ городъ еще во времена Ришелье. Нуждаясь въ разныхъ ремесленникахъ и промышленникахъ, хорошо знающихъ свое дъло, герцогъ выписалъ изъ Германіи ремесленниковъ-нъмцевъ, которымъ отведены были на двухъ окраинахъ города безплатно мъста для постройки домовъ и ихъ заведеній, это нынъшнія улицы: Ремесленная, Кузнечная и Каретный переулокъ. Ремесленники эти были: каретники, слесаря, кузнецы, столяры, а также и др. Число ихъ было очень незначительно. Переселеніе въ Одессу нъмцевъ-ремесленниковъ продолжалось и впослъдствіи. Такъ, вскоръ здъсь по-

явились уже въ значительномъ числѣ сапожники, вследъ за ними, съ 20 хъ годовъ, булочники, потомъ портные (въ небольшомъ количествъ \*). Первые типографы въОдессъ были также нъмцы (Сейцъ, Францовъ) и изъ ихъ типографій вышло следующее покольніе нашихъ типографовъ, которые были также нѣмцы (Нитче, Браунъ). Въ торговомъ міръ г. Одессы нъмцы не выдавались своею численностью, но въ продолжение сравнительно долгаго и по настоящее время среди одесскихъ банкировъ, въ настоящемъ смыслъ слова, съ завидною репутаціею стоитъ одна фирма, имъвшая и имъющая весьма большое значение. Въ фабричной дъятельности нашего города нъмцы стали выдъляться по своему количеству, значительности и качеству производства только съ 60 хъ годовъ. Гораздо важите значение итмисевъ въ интелектуальной жизни нашего города. Эта нація дала солидныхъ ученыхъ -- преподавателей высшихъ учебныхъ заведеній нашего города, лицея и отчасти университета (Г. Брунъ, Ф. Брунъ, Норлманъ, Беккеръ и др.), которые обратили внимание на изучение нашего края и положили основание этому дълу. Нъмцы представили солидныхъ педагоговъ и для среднихъ учебныхъ заведеній. Замѣчательно, что въ то время, когда во всей Россіи для гимназій обязательны были исключительно учебники, издаваемые департаментомъ министерства народнаго просвыщенія, одесскіе преподаватели нъмецкаго языка, лекторы Эртель и Топоровъ,

<sup>\*)</sup> Знаменательно, что колбасники - нѣмцы появились въ Одессѣ только въ самое послѣднее время.

отстояли право держаться своихъ руководствъ, которыя имѣли значительный успѣхъ во всей Россіи и выдержали по нѣсколько изданій. Съ 30-хъ годовъ, въ Одессѣ появляются сначала въ весьма небольшомъ числѣ нѣмцы-врачи; число ихъ постоянно увеличивалось и многіе пріобрѣли весьма солидную репутацію (Бемъ, Дитерихсъ, Клебергъ, Шмитъ). Въ исторіи общественной благотворительности увѣковѣчены имена ПІтиглица (пожертвовавшаго 100.000 р. на дѣвичій институтъ) и барона А. Масса.

Мнъ остается сказать еще о полянахъ. Представители этой націи появились въ г. Одесстизъ Подоліи, сначала изъ пом'єщиковъ-магнатовъ, смотръвшихъ на Одессу, какъ на зимнюю свою резиденцію. Нъкоторые изъ нихъ имъли великолъпные дома въ нашемъ городъ и пріобрътали земли въ Херсонской губ. (Потоцкіе, Собанскій, Колантай, Мархоцкій и др.). Памятны они остались одесскимъ торговцамъ своею расточительностью. Возстаніе 30-хъ годовъ унесло ихъ изъ Одессы. На ихъ мъсто появилось молодое покольніе также богатыхъ помъщиковъ, перешедшее въ Ришельевскій лицей по закрытіи университета св. Владиміра, но затъмъ, и гораздо болъе ихъ, людей средняго сословія. Здѣсь на первомъ мѣстѣ слѣдуютъ врачи, до 50 хъ годовъ очень не многіе, затъмъ число ихъ постоянно увеличивается. Поляки-врачи пользуются въ Одессъ очень хорошею репутацією, а нъкоторые изъ нихъ авторитетомъ не только у насъ, но и заграницей. Съ вкеденіемъ гласнаго судопроизводства, появились адвокаты и нотаріусы, а съ недавняго времени выдающіеся по своей репутаціи и значительности производства и аптекари-поляки. Съ 60-хъ годовъ у насъ очень стали замѣтны поляки-ремесленники: механики, столяры, токаря, портные, сапожники и особенно значительное число домашней прислуги\*).

Другія національности мало были замѣтны въ столѣтней жизни города Одессы \*\*). Въ настоящее время городъ нашъ сдѣлался главнымъ образомъ русскимъ; по численности только евреи, составляя болѣе 1/4 его населенія, особенно въ немъ замѣтны. Но слѣдуетъ обратить вниманіе, что наши евреи усвоили себѣ русскую культуру, говорятъ по преимуществу, за исключеніемъ низшаго класса, по русски, читаютъ русскія книги и газеты и пишутъ и печатаютъ по русски; только недавніе изъ нихъ пришельцы одѣваются въ особый костюмъ, такъ что евреи становятся совсѣмъ мало замѣтными по внѣшности въ общей жизни города.

Чрезъ городъ нашъ какъ-бы прошло великое переселение народовъ, которые, удаляясь отсюда, оставили послъ себя только по нъскольку болъе или менъе многочисленныхъ представителей. Всъ опи слились въ общей массъ преобладающаго племени, подчинившагося, въ свою очередь, новымъ

<sup>\*)</sup> По справкамъ въ комиссіонной конторъ, поляки-лакей составляютъ почти половину этой профессіи.

<sup>\*\*)</sup> Съ давнихъ поръ у насъ армяне занимаются по преимуществу цирульнымъ ремесломъ, сербы-далматинцы мореходствомъ, болгаре огородничествомъ.

условіямъ, выработаннымъ европейской цивилизаціей. Приглядываясь къ внутренней жизни настоящей Одессы, наибольшее вліяніе иностранцевъ замътимъ въ одесской кухнъ. Любители поъсть должны замътить, что врядъ-ли гдъ можно такъ хорошо, разнообразно и сравнительно дешево побаловать свой желудокъ, какъ въ нашей Одессъ. Здъсь греки угостятъ васъ: рыбою въ видъ "плаки" или подъ "скорделью", "луфарью" со шкары; барашкомъ со щавелемъ, съ бамнями, "мусакою", "баклажанами по гречески", блюдомъ иначе называемымъ по турецки "имамъ-баялды", т. е. имамъ упалъ въ обморокъ:-- отъ восторга, попробовавши это кушанье и, наконецъ, разнообразными пирожными: "баклавою", "катаифомъ", "халвою", "рахатъ - лукумомъ" и проч. Итальянцы подадутъ вамъ "бродетто" изъ рыбы, "пребульоне" изъ зелени, "фугачеты", "равьели", "ньеки", "ризороста", "ризотто" и всевозможныя фритуры изъ баранины, дичи и рыбы; наконецъ, разнаго вида макароны въ національномъ ихъ видъ. Евреи также могутъ представить кое-что, не только щуку "по израильски", какъ именуется на карточкахъ одесскихъ ресторановъ извъстная фаршированная щука, но и другіе сорта фаршированной рыбы; знаменитыя "меланхолическія", по выраженію Гейне, клецки, холодный супъ изъ рыбы, лапшу и фаршированный лукъ. Нѣмцы, какъ извѣстно, не славятся разнообразіемъ въ пицъ. Въ Одессу они занесли сосиски изъ Въны и "венгерскій гуляшъ" изъ Пешта. Поляки вамъ могутъ предложить свой вкусный "хлодникъ", "колдуны", "бигосъ", "фляки" и

знаменитые сладкіе печенья къ Святой. Но французская кухня въ Одессъ преобладаетъ, — она усвоила себъ всъ болъе изысканныя блюда другихъ національностей, иногда измъняя ихъ и придавая другія наименованія \*).

B. A. Ahobsebs.

<sup>•)</sup> Настоящіе б'яглые очерки явились результатомъ занятій по исторіи внутренней жизни г. Одессы. За невозможностью въ настоящее время представить окончательно обработанный трудъ свой, пом'ящаемъ ихъ въ настоящемъ вилѣ, въ надеждѣ, что они вызовутъ дополненія и поправки и напомнятъ нынѣшнимъ одесситамъ о трудахъ и заслугахъ ихъ предковъ и предшественниковъ.

В. Я.



Ks cmp. 194-195.

I.

## Правдники Цаски \*).

"Праздники Пасхи продолжались 8 дней; они толькочто окончились. Тв изъ нашихъ читателей, которые не присутствовали на одесскихъ празднествахъ, будутъ, въроятно, довольны, что мы сообщимъ имъ подробности этихъ празднествъ. Погода была прекрасная, безъ дождя, чудное солнце, температура отъ о до 10 градусовъвыше нуля, все приглашало жителей всвхъ сословій отправиться къмвсту, назначенному для сборищъ. Качели были устроены на возвышенности, вблизи кръпости, откуда видны городъ и море. Въ центръ были расположены всъ употребляемыя въ этихъ случаяхъ машины: перекидки и пр., и пр., -вокругъ которыхъ-непокрытыя будки для продажи апельсинъ, яблокъ, оръховъ, пряниковъ, водки и т. д. Въ другомъ рядъ палатокъ прогуливающіеся могли отдыхать и находить въ нихъ всякаго рода освъжительныя. Надъ этими палатками развъвались флаги различныхъ національностей. Такъ какъ со дня основанія прошло всего приблизительно четверть візка,

<sup>\*)</sup> Для незнающихъ иностранныхъ языковъ предлагаемъ здъсь переводъ вышенапечатанныхъ статей. Прим. ред.

то население состоить изъ иностранцевъ всвхъ націй; туземцы немногочисленны.

Мы обратили вниманіе, что во все продолженье празднествъ не произошло ни дракъ, ни сумятицъ; полнъйшій порядокъ царствовалъ все время; всѣ эти иностранцы, собранные здѣсь подъ сѣнь покровительственныхъ отеческихъ законовъ нашего государства, казалось, были всѣ братьями одного семейства.

Въ первые дни праздниковъ пыль, поднимаемая вътромъ, безпокоила гуляющихъ, но г. полиціймейстеръ, дъятельность котораго заслуживаетъ похвалы и признательности жителей этого города, соблаговолилъ распорядиться о поливкъ мъстности около качелей.

Между палатками и маленькими будками было оставлено свободное пространство для движенія экипажей и всадпиковъ. Большинство экипажей было великол'впно, съ запряженными въ нихъ чудными лошадьми; кареты украшены дамами въ парадныхъ туалетахъ, и вс'в он'в, прибавимъ, очень хорошенькія.

Но удовольствія не разсѣяли памяти у вдовъ объ ихъ скончавшихся мужьяхъ, у дѣтей — объ ихъ отцахъ и матеряхъ. Вчера, въ Ооминъ понедѣльникъ, были посѣщены могилы; этотъ старинный обычай, надѣемся, будетъ существовать всегда, вопреки взглядамъ нѣкоторыхъ современныхъ философовъ".

Къ стр. 196.

## II.

"Вы справедливо замѣтили, что нельзя ни въ чемъ упрекать новаго декоратора, пока мы видимъ только декораціи старыя. Что касается портнаго (театральнаго), то я согласенъ съ вами, что старыя занавѣси, изъ которыхъ сдѣланы кафтаны для рыцарей, не произвели того оптическаго эффекта, на который было расчитано: я бесѣдовалъ объ этомъ съ портнымъ, однимъ изъ моихъ пріятелей, но онъ защищаетъ свое шитье и готовъ драться на ножницахъ со всѣми, кто осмѣлится высказаться противъ громадныхъ красныхъ цвѣтовъ, нашитыхъ имъ по зеленому фону на груди и

спинв его героевъ. Этотъ милый человвиъ сввдущъ въ исторіи и утверждаетъ, что таковъ именно былъ костюмъ итальянцевъ эпохи, въ которую происходило двйствіе пьесы. "Нвтъ ничего прекраснве двйствительнаго, и только двйствительное мило", сказалъ мив онъ.—Ну, нвтъ, милостивый государь, я не могу съ вами согласиться: для примвра я вамъ приведу хотя-бы костюмъ шотландцевъ, который произвелъ-бы на сценв эффектъ совсвиъ необыкновенный, въ особенности въ балетъ.

І января давали "Севильскаго цирюльника"; его исполнили такъ, какъ будто мы уже достигли разгара масляной. Нъкоторые актеры вложили въ исполнение своихъ ролей много веселости, даже слишкомъ много веселости: въ ней можно было заподозрить присутствие летучаго духа нъкоего шипучаго шампанскаго вина, английской фабрикаціи... Я далекъ отъ желанья воспретить шампанское вино, я самъ его очень люблю, но развъ нельзя было посовътовать тъмъ, кто долженъ былъ появиться на сценъ вечеромъ или садиться въ кресла, приберечь его на ужинъ въ день спектакля"...

Критика подписана такъ: "Бъдный невъжда въ музыкъ, даже не абонированный въ театръ, но которому, однако, предоставляютъ иногда мъстечко въ залъ".

Ko cmp. 202-205.

## III.

## Господинь редакторь!

"Позвольте старъйшему и стариннъйшему жителю Одессы порадоваться тому, что этотъ городъ быстро идетъ къ совершенствованію, столь помпезно возвъщенному г-жею де Сталь; я не говорю о хлъбахъ, шерсти, ни даже о свъчномъ салъ; я приношу комплиментъ моимъ согражданамъ за прогрессъ ихъ литературы. Ваша газета ежедневно обогащается остроумными произведеніями большаго множества аристарховъ, изъ которыхъ есть говорящіе о томъ, что имъ извъстно, а другіе о томъ, чего они не знаютъ. Парижъ обладалъ замъчательнымъ аристархомъ: это былъ великій Жофруа. У насъ здъсь маленькихъ Жофруа двънадцать (считая

меня или нёть); а такъ какъ двёнадцать маленькихъ стоють одного великаго, то Одесса стоитъ Парижа, -заключенье ясно... Я понимаю, впрочемъ, дурное расположение духа всвул нашихъ знатоковъ или выдающихъ себя за таковыхъ. Въ самомъ двлв, нашъ нынвшній театръ такъ плохъ! У насъ, правда, три отличныхъ примадонны, но только три; это очень мало; двв на вторыя партіи очень хорошія, двв на третьи съ претензією на это. Мы имвемъ четырехъ буффовъ, изъ которыхъ двое первоклассные, двухъ хорошихъ теноровъ, намъ знакомыхъ, одного неизвестнаго, и протея Шикитанса. Нашъ оркестръ состоитъ изъ 24 музыкантовъ, хорошаго капельмейстера и отличнаго скрипача-концертмейстера. И, наконецъ, нашъ антрепренеръ, хотя и сердится на меня подчасъ изъ-за нашего общаго друга портнаго, заслуживаетъ, твиъ не менве, благодарности публики за выказываемое имъ усердіе, за дівлаемые имъ расходы для украшенія и обогащенія сцены и за его заботы объ обстановки пьесъ и о разнообразіи представленій. Но что все это доказываеть? И можно-ли разумно сравнивать нашъ нынвшній театрь съ твиь, который мы имвли во время оно? Счастливы молодые люди, которымъ не о чемъ сожальть и которые могутъ наслаждаться твит, что имвють; я-же слишкомъ старъ, чтобы пользоваться плодами опыта. Увы, шестнадцать літь тому назадь, во времена нашихъ предковь, у насъ тоже быль театрь въ Одессв! да какой еще театръ! Я вспоминаю и теперь о немъ съ восторгомъ и волненьемъ. Зала была великолъпная; ее устроили въ старой казарыт; слегка была, впрочемъ, недодълана крыша, и въ дни ненастья эрители должны были приносить съ собою зонтики но въ большія жары это освіжало: балокъ двінадцать раз личной величины, артистически расположенныхъ на четырехъ громадныхъ бочкахъ, составляли полъ сцены; эти бочки, заимствованныя у городскаго откупщика, возбуждали своими душистыми выдыханьями сладкія воспоминанья у эрителей. Побесвауемъ-ка о нашихъ тогдашнихъ декораціяхъ; они были восхитительны: фонъ зала составляла, правда, ствна прежнихъ казарменныхъ кухонь, но вследствіе натуральной сырости зданья, эта ствна такъ была покрыта цвалью, что вечеромъ это походило на прелестный садъ. Четыре старыя ластницы заманяли собою кулисы; они были покры-

ты чудными полосами изъ бумаги, выкрашенными съ одной стороны въ сватло-синій цвать (это было небо) и съ другой въ темно-зеленый (это быль лівсь). Для изображенія гостиной на этихъ полосахъ добавлялись двери и окна, начерченныя углемъ. Это производило удивительный эффектъ. Зала была блестяще иллюминована четырымя прекрасными свічами (семериковыми); но я должень сознаться, что семдесять лампь г. Буановолье дають больше свиту, это результать прогресса просвъщения. Оркестръ быль немногочисленный: онъ состояль всего изъ двухъ любителей, флейтиста греческаго баталіона и барабанщика городской полицій; но за то какіе это были артисты! Какіе гармоническіе звуки они умали извлекать изъ своихъ инструментовъ! Съ какой точностью они могли-бы аккомпанировать и даже подражать руладамъ примадонны! Наши актеры превосходны въ трагедін, изображая въ натур'в Эсепрь и Аталію; они всв были сыны Израиля и сохранили еврейскій акценть, отлично звучавшій въ ансамбляхъ и финалахъ трагедій. Нашъ jeune premier отличался большой опытностью. На это указывали его съдые волосы; но чтобъ играть любовника онъ заимствоваль парикъ у директора, остававшагося въ такихъ случаяхъ въ своей ложв съ нитянымъ колпакомъ на головв. Злодвевь изображаль былокурый восемьнадцатильтній юноша, ростомъ въ 4 фута, голосъ котораго, напоминавшій флейту, заставляль трепетать въ моментахъ бури. Первая актриса была въ длину какъ разъ вдвое злодвя и когда она носила на головъ токъ съ перьями, то достигала неба; у нея быль гортанный бассовый голось, чудно звучавшій въ любовныхъ объясненіяхъ. На нашемъ театръ игралось все : драма, мелодрама, фарсы, комедін, трагедін, балеты. Это было изумительное разнообразіе: я не пропускаль ни одного спектакля, и всегда находиль чему посмъяться... Не угодно-ли, напримвръ, г. Буановолю, со всвии его труппами, умудриться представить намъ столь забавный фарсъ, какъ тотъ, свидътелемъ котораго я былъ въ 1806 г. Играли "Малабарскую вдову"; я упущу превосходное исполнение первыхъ 4-хъ действій и перейду къ развязків: быль сооруженъ великолъпный костеръ на половину изъ бурьяна и на половину изъ кизяка. Вдова, рисуясь, взбирается на этотъ костеръ при помощи единственнаго соломеннаго стула, бывшаго въ городскомъ комитетв и на этотъ случай принесеннаго въ театръ. Но главный машинистъ, изъ старыхъ полицейскихъ инвалидовъ, вмѣсто того, чтобы подложить огонь къ костру, поджегъ юбки примадонны. Она спасается бъгствомъ, испуская ужасные крики, сначала въ эрительный залъ, а оттуда на улицу. Хвостъ ея платья могъ-бы, на подобіе хвостовъ лисицъ Самсона, зажечь всв дома, если-бы въ тъ времена были въ городъ дома. Величій жрецъ побъжаль за вдовою; французскій генераль побіжаль за великимъ жрецомъ, директоръ театра за генераломъ, полиціймейстеръ за директоромъ театра и неизвъстно, чъмъ-бы это все кончилось, если-бы судно, стоявшее на рейдв, и замвтившее пожаръ не направило своей помпы на воспламененную актрису и не спасло остатки ея одежды. Ахъ, дорогіе сограждане, отчего вы не родились раньше, чтобы имъть такое-же върное представление какъ я о совершенствъ, до котораго можетъ быть доведенъ театръ. Какъ вы несчастны, что должны довольствоваться какимъ-нибудь Каталани, Арриги, Риккорди и пр. и господами Бартолучи, Риккорди, Монари, Квадри, Моранли и пр. !! Попробуйте, однако, утъшиться, отнеситесь терпвливо къ вашему несчастью, и довольствуйтесь твиъ малымъ, что у васъ есть"....\*).

<sup>&</sup>quot;Messager de la Russie Meridionale"— 13 іюня 1822 г., № 80.

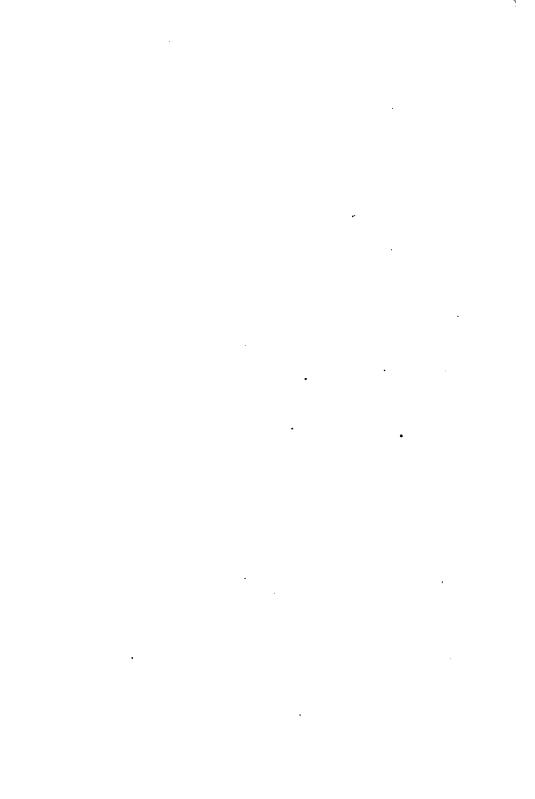

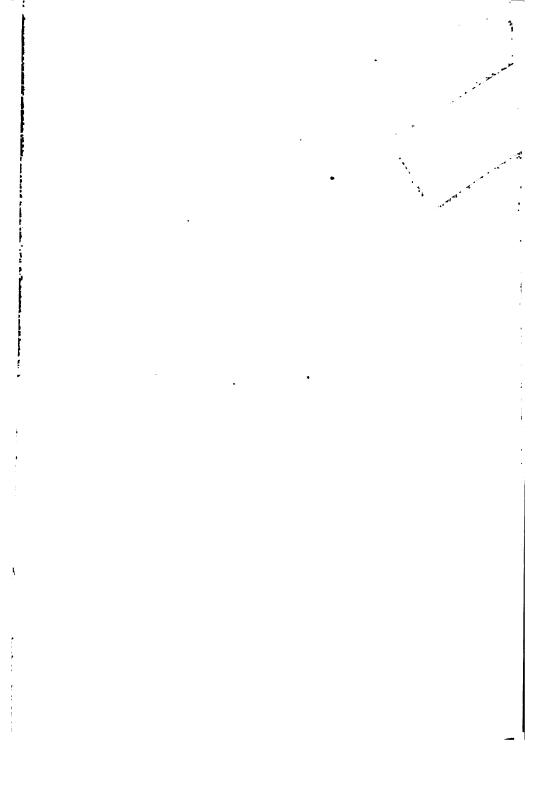

• • 

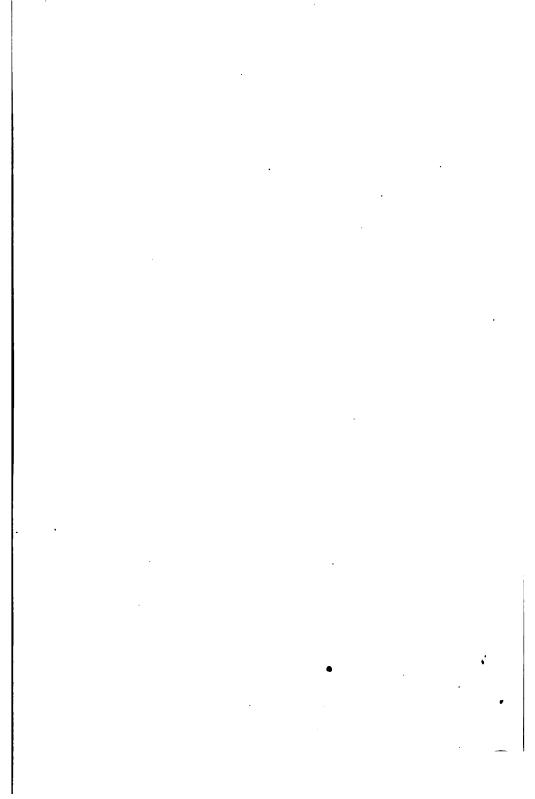

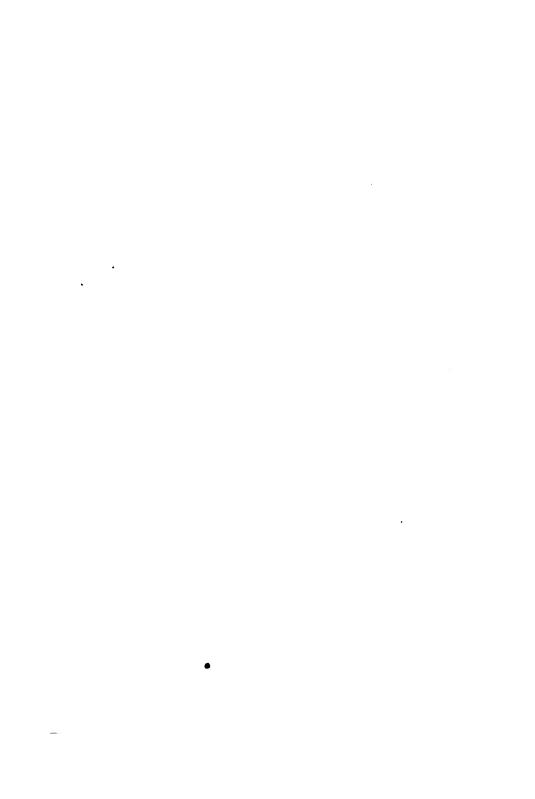

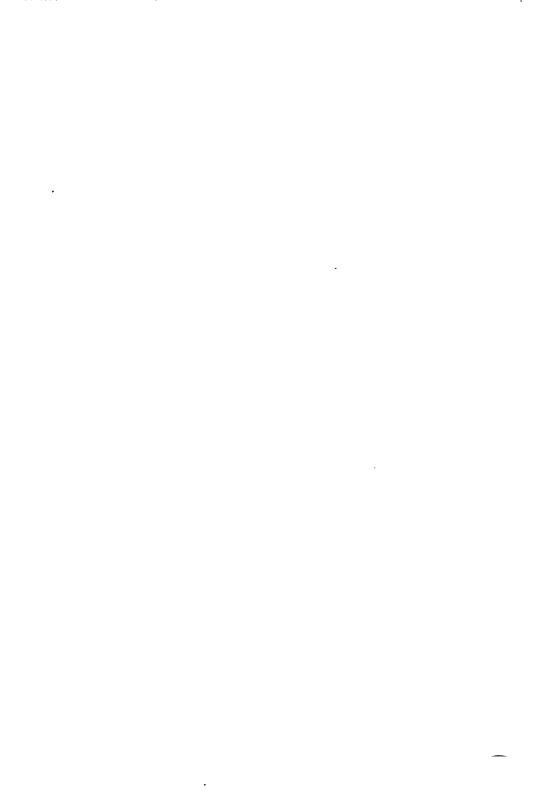

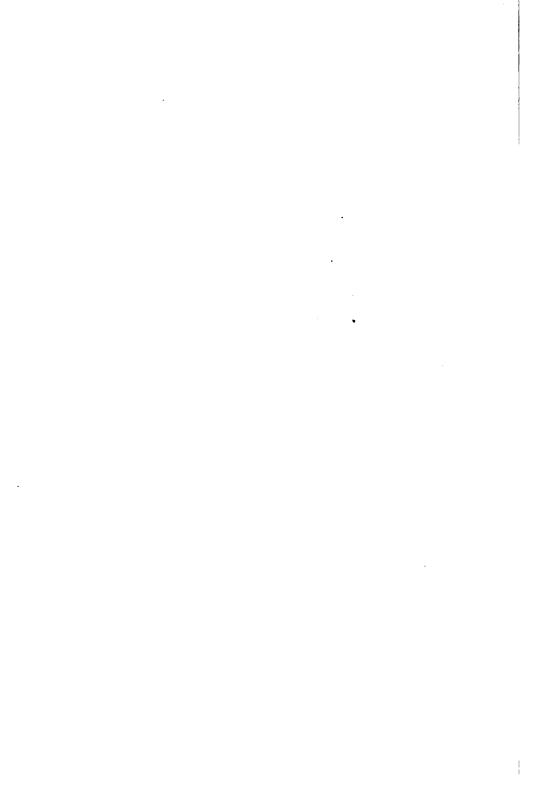

• •



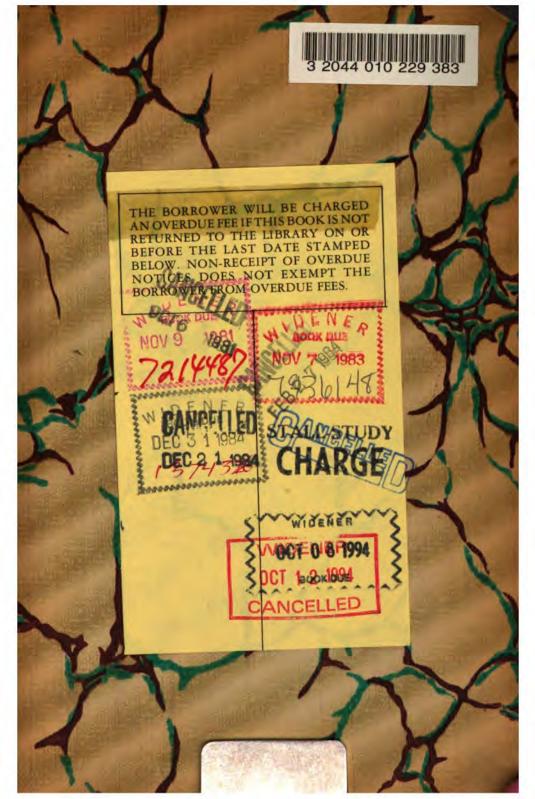